







Digitized by the Internet Archive in 2014

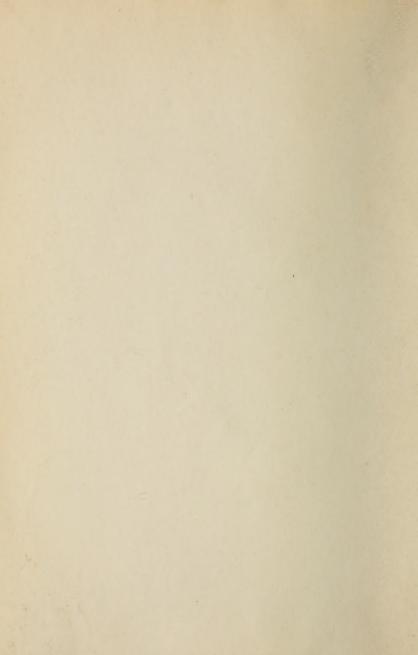

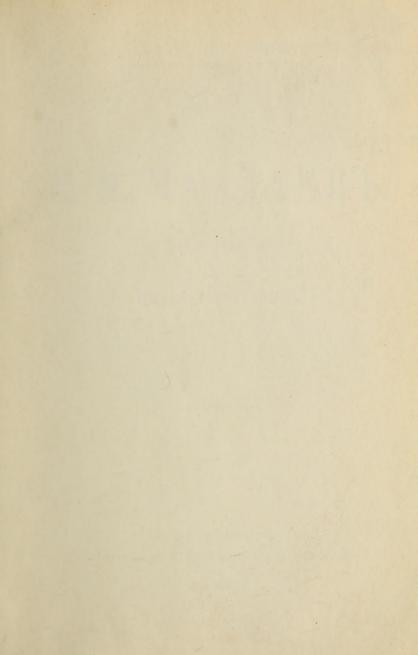

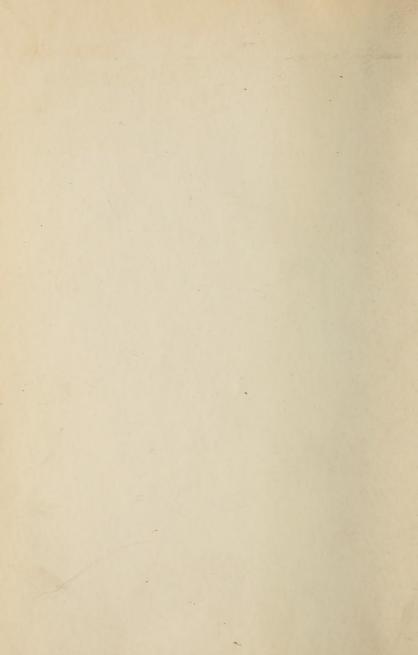

Gershenzon, Mikhail Osipovich

## м. ГЕРИЧИЗАНЪ.

## П. Я. ЧААДАЕВЪ.

P. Ya. Chaadaev

жизнь и мышленіе.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ Типографія М. М. Стасюлевича, В. о., 5 л., 28 Philos C4263 'Nger 640686 20.8.56







Mempo Landacot.



О Чаалаевъ много писали и его имя знакомо почти всякому образованному русскому; но понимать его мысль мы научаемся только теперь. По разнымъ причинамъ, частью общаго, частью личнаго свойства. его имя стало достояніемъ легенды: онъ, рѣшительно осуждавшій все то, чъмъ наиболъе дорожила въ себъ наша передовая интеллигенція-ея исключительно позитивное направленіе п политическое революціонерство, быль зачислень въ синодикъ русскаго либерализма, какъ одинъ изъ славиъйшихъ дъятелен нашего освободительнаго движенія. Это недоразумфніе началось еще при его жизни; Чаадаевъ быль слишкомъ тщеславенъ, чтобы отклонять незаслуженные лавры. хотя и достаточно уменъ, чтобы понимать ихъ цену. И любопытно, что въ эту ошибку впали объ воюющія стороны: правительство объявляло Чаадаева сумасшедшимъ, запрещало ему писать и держало его нодъ полицейскимъ надзоромъ, а общество чтило его и признавало своимъ вождемъ-за одно и то же: за политическое вольнодумство, въ которомъ онъ нисколько не былъ повиненъ.

И однако обоими руководило вѣрное чутье. Здѣсь сказалась смутная догадка о большей, чѣмъ политическая, о вѣчной истинѣ, о той внутренней свободѣ, для которой внѣшняя и, значитъ, политическая свобода —

правда, только подножье, но столь же естественно-необходимое, какъ воздухъ для жизни. Нѣтъ лозунга болѣе освободительнаго — даже политически, — чѣмъ призывъ: sursum corda. Въ этомъ смыслѣ Чаадаевъ, немолчно твердившій о высшихъ задачахъ духа, создавшій одно изъ глубочайшихъ историческихъ обобщеній, до какихъ додумался человѣкъ, безъ сомнѣнія, достоинъ памяти потомства.

Цёль этой книги — возстановить подлинный образъ Чаадаева. Его біографія полна ошибокъ, пробѣловъ и вымысловъ. Опровергать ложныя свѣдѣнія скучно, и я избѣгалъ этого, но чтобы не дать имъ воскреснуть, необходимо было не только излагать, но и доказывать истину; вотъ почему такъ много ссылокъ на этихъ страницахъ.

Время ли теперь напоминать русскому обществу о Чаадаевѣ? Я думаю, да, — и больше, чѣмъ когда-нибудь. Пусть онъ быль по своимъ политическимъ убѣжденіямъ консерваторъ, пусть онъ отрицательно относился къ революціямъ, — для насъ важны не эти частные его взгляды, а общій духъ его ученія. Всей совокупностью своихъ мыслей онъ говоритъ намъ, что политическая жизнь народовъ, стремясь къ своимъ временнымъ и матеріальнымъ цѣлямъ, въ дѣйствительности только осуществляетъ частично вѣчную нравственную идею, т.-е., что всякое общественное дѣло по существу своему не менѣе религіозно, нежели жаркая молитва вѣрующаго. Онъ говоритъ намъ о соціальной жизни: войдите, и здѣсь Богъ; но онъ прибавляетъ: помните же, что здѣсь Богъ и что вы служите ему.

27 марта 1820 года Н. И. Тургеневъ, тогда уже авторъ "Опыта теоріи налоговъ", въ Петербургѣ, изъ дома въ домъ, послалъ нисьмо молодому гвардейскому офицеру Чаадаеву. Наканунт у нихъ былъ разговоръ о предметф, неотступно занимавшемъ мысль Тургенева уже десять лать, — о способахь къ освобождению крестьянъ, — и Чаадаевъ высказалъ при этомъ соображенія, которыя поразили Тургенева своею новизною и върностью: онъ указалъ на тѣ условія, вслѣдствіе которыхъ уничтожение крапостного права представляло для французскихъ королей дело несравненно боле трудное и опасное, нежели какимъ оно можетъ явиться для русскаго правительства. Этимъ разговоромъ и было вызвано письмо Тургенева. "Единая мысль одушевляетъ меня", инсаль онь, "единую цаль предполагаю себа въ жизни, одна надежда еще не умерла въ моемъ сердцѣ: освобождение крестьянь. По сему вы можете судить, могу ли я быть равнодушнымъ къ каждому умному слову, къ каждой справедливой идех, до сего предмета относящимся. Вчерашній разговоръ утвердиль еще болье во мнь то

мнѣніе, что вы много можете споспѣшествовать распространенію здравыхъ идей объ освобожденіи крестьянъ. Сдѣлайте, почтеннѣйшій, изъ сего святого дѣла главный предметь вашихъ занятій, вашихъ размышленій. Вспоминте, что ничто справедливое не умираеть: зло, чтобъ не погибнуть, должно, такъ сказать, быть осуществлено, въ одной мысли оно жить не можетъ; добро же, напротивъ того, живетъ, не умирая, даже и въ одной свободной идеѣ, независимой отъ власти человѣческой... Но есть и у насъ люди, чувствующіе все несчастіе и даже всю непристойность крѣпостнаго состоянія. Обратите ихъ къ первой цѣли всего въ Россіи! Доказавъ возможность освобожденія, доказавъ первенство онаго между всѣми благими начинаніями, будемъ богаты. Итакъ, дѣйствуйте. обогащайте насъ сокровищами гражданственности" 1)

Этотъ языкъ и самый предметъ интереса не представляли въ 1820 году ничего исключительнаго; нимало не былъ исключеніемъ и блестящій гвардейскій офицеръ, серьезно и съ знаніемъ дѣла обсуждающій подобные вопросы. Въ то время изъ Петербурга на югъ и обратно посылалось съ оказіей много такихъ писемъ, гдѣ офицеръ или полковникъ въ пламенныхъ выраженіяхъ доказывалъ товарищу необходимость сплотиться ради служенія благу родины, и еще больше было такихъ разговоровъ. Съ 1816 года, т.-е. по возвращеніи изъ французскаго похода, столичное офицерство стало неузнаваемо. И замѣчательно: это умственное движеніе увлекло не только лучшіе элементы гвардейской молодежи — бу-

¹) "Русск. Арх." 1872 г., № 6, стр. 1205—7.

дущихъ декабристовъ, —но и стало модою среди заурядной части ея. Въ той компаніи богатыхъ кутилъ-гусаровъ (Каверинъ, Молоствовъ, Саломирскій, Сабуровъ и др.), гдѣ такъ много вращался Пушкинъ до своей высылки изъ Петербурга въ 1820 году, предметомъ бесѣдъ служили не только веселыя гусарскія похожденія, судя по тому, какъ характеризуетъ ее Пушкинъ:

Младыхъ повъсъ счастливая семья, Гдт умъ пипитъ, гдъ въ мысляхъ воленъ я, Гдт спорто вслухъ, гдъ чувствую сильнъе, И гдт ми вст—прекраснаго друзья.

И самый удалой изъ нихъ, П. П. Каверинъ, прославившійся кутежами на об'є столицы, былъ въ то же время геттингенскимъ студентомъ, и серьезно обидѣлся, когда Пушкинъ въ одномъ шутливомъ стихотвореніи упомянуль о его пьянствѣ, такъ что поэтъ поспѣшилъ угодить ему комплиментомъ,

> что дружно можно жить Съ Киеерой, съ Портикомъ, и съ книгой, и съ бокаломъ, Что умъ высокій можно скрыть Безумной шалости подъ легкимъ покрываломъ.

Но если для Кавериныхъ умственные и нравственные интересы являлись предметомъ щегольства или по верхностнаго увлеченія, то будущіе декабристы были всецѣло поглощены этимъ движеніемъ. Къ этой-то сравнительно небольшой группѣ принадлежалъ Чаадаевъ, какъ по образованности и умонастроенію, такъ и по дружескимъ связямъ,—и при всемъ его личномъ своеобразіи, около 1818 — 20 г. въ немъ нельзя найти ничего что бы сколько-нибудь замѣтно отличало его отъ чле-

новъ "Союза Благоденствія" и что давало бы поводъ предчувствовать, какъ далеко онъ въ своемъ дальнъйшемъ развитіи уклонится отъ этого типа.

Да и жизнь его донынъ складывалась въ чертахъ, вполеб типичныхъ для его круга и его поколбнія. Онъ родился въ Москвъ 27 мая 1794 года 1). Объ его отцъ, Яковъ Петровичъ Чаадаевъ, мы почти ничего не знаемъ 2); его мать, Наталья Михайловна, была дочерью историка кн. Щербатова. Родители умерли рано: отецъ уже въ 1795 г., мать въ 1797-мъ <sup>3</sup>), и трехлѣтній Чаадаевъ, вмѣстѣ со своимъ на полтора года старшимъ братомъ Михаиломъ, былъ взятъ на воспитаніе старшей сестрою своей матери, княжной Анной Михайловной Щербатовой. Анна Михайловна, на всю жизнь оставшаяся д'явицей и умершая только въ 1852 году въ глубокой старости, была, по словамъ Жихарева, "разума чрезвычайно простого и довольно смѣшная, но, какъ видно изъ ея жизни, исполненная благости и самоотверженія". Перевезя сиротъ изъ Нижегородской губерній, гдф умерли родители, къ себф въ Москву, она окружила ихъ трепетной любовью и заботливостью; отнынъ ея жизнь была всецъло наполнена

<sup>1)</sup> Годъ и мѣсто рожденія Чаадаева до сихъ поръ не были достовѣрно извѣстны; эти точныя указанія заимствуемъ изъ стариннаго рукописнаго "Реестра роду Чаадаевыхъ", ведущаго счетъ отъ самаго начала XVIII вѣка и кончающагося П. Я. Чаадаевымъ и его братомъ, Мих. Яковл. (время и мѣсто ихъ смерти приписаны позднѣйшими почерками).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. Лонгиновъ въ *Современникъ*, т. LVIII (1856 г.), отд. V стр. 1—5.

<sup>3)</sup> Та же родословная.

ими, и до конца, спустя много лѣтъ послѣ того, какъ они вышли изъ-подъ ея опеки, она съ тѣмъ же трепетомъ слѣдила за ихъ шагами и все звала къ себѣ, чтобы обогрѣть и самой согрѣться ихъ присутствіемъ и чтобы имъ не тратиться напрасно, "живя на всемъ купленномъ". Старческимъ почеркомъ, не связывая буквъ, на сѣромъ почтовомъ листкѣ съ золотымъ обрѣзомъ, писала она въ 1834 году Михаилу Яковлевичу: "Благодарю Всевышняго, что избралъ меня служить вамъ матерью въ вашемъ дѣтствѣ, и въ васъ нахожу не племянниковъ, но любезныхъ сыновей; ваше благорасположеніе доказываетъ мнѣ вашу дружбу, но и я, будьте увѣрены, что я васъ люблю паче всего; нѣтъ для меня ничего любезнѣе васъ, и тогда только себя счастливою нахожу, когда могу дѣлить время съ вами" 1).

Легко понять, какъ пестовала эта тетка своихъ питомцевъ. Чаадаевъ росъ балованнымъ и своевольнымъ ребенкомъ, а замѣчательная красота, бойкость, острый умъ и необыкновенныя способности, обнаружившіяся въ немъ очень рано, сдѣлали его въ родственномъ кругу общимъ баловнемъ. Опекуномъ юныхъ Чаадаевыхъ, унаслѣдовавшихъ крупное состояніе, былъ ихъ дядя, кн. Д. М. Щербатовъ, пышный вельможа екатерининской школы; они и воспитывались въ его домѣ, вмѣстѣ съ его единственнымъ сыномъ, своимъ сверстникомъ. Щербатовъ былъ умный и по-своему образованный человѣкъ; онъ позаботился дать мальчикамъ блестящее образованіе. Сначала ихъ воспитаніе было ввѣрено иностранцамъ-гу-

<sup>1)</sup> Рукоп. письмо отъ 26 авг. 1834 г.

вернерамъ, а затъмъ, когда наступило время ученія, къ преподаванію были приглашены лучшіе профессора московскаго университета, снабженнаго тогда, благодаря заботамъ М. Н. Муравьева, первоклассными учеными силами. Знаменитый Буле и Шлецеръ-сынъ, повидимому, занимались съ ними на дому у Щербатова. Словомъ, это былъ тотъ самый родъ образованія, съ которымъ знакомятъ насъ біографіи Грибоѣдова.

Подобно Грибовдову же и, ввроятно, въ одно время съ нимъ, т.-е. около 1809 года, Чаадаевъ, вмѣстѣ съ братомъ и молодымъ Щербатовымъ, поступилъ въ университетъ, ввроятно по словесному отдѣленію. Его товарищами здѣсь были, кромѣ Грибоѣдова, И. М. Снегиревъ, Н. И. Тургеневъ, И. Д. Якушкинъ, братья Л. и В. Перовскіе 1), и со всѣми ими онъ сохранилъ потомъ дружескія отношенія до своей или ихъ смерти. Это былъ одинъ изъ самыхъ блестящихъ періодовъ въ исторіи московскаго университета. За короткій срокъ своего попечительства Муравьевъ сумѣлъ обновить университетскую жизнь; достаточно сказать, что изъ 37 профессоровъ только одиннадцать начали службу при Екатеринѣ и Павлѣ, всѣ остальные вступили на кафедры уже по введеніи университетскаго устава 1804 года 2).

Для Грибоѣдова см. "Русск. Арх." 1888, II, стр. 305, для Снегирева — "Русск. Арх." 1904, № 5, стр. 43 и пр., для Тургенева и Якушкина—собственное показаніе Чаадаева, "Р. Ст." 1900, № 12, стр. 584, для Перовскихъ — Шевыревъ, Исторія моск. унив., стр. 399.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ниль Поповь, *Возстановленіе моск. университета посль* франи. нашествія 1812 года. "Русск. Арх." 1881, I (2) стр. 386.

Какъ разъ на философскомъ факультетѣ многія отрасли знанія были поставлены на уровень европейской науки; здѣсь рядомъ съ иностранными учеными, какъ Баузе, Буле и Шлецеръ, появляются въ это время свѣжія русскія силы, какъ талантливый Мерзляковъ и Каченовскій.

Въ то время и въ томъ кругу юноши вообще созрѣвали рано, но Чаадаевъ и среди своихъ сверстниковъ представляль, повидимому, не совствить заурядное явленіе. "Только-что вышедши изъ дітскаго возраста, разсказываетъ Жихаревъ, — онъ уже началъ собирать книги и сдълался извъстенъ всъмъ московскимъ букинистамъ 1), вошелъ въ сношенія съ Дидотомъ въ Нарижѣ, четырнадцати лѣтъ отъ роду писалъ къ незнакомому ему тогда князю Сергею Михайловичу Голицыну о какомъ-то нуждающемся, толковалъ съ знаменитостями о предметахъ религіи, науки и искусства". Лътъ 16-ти, по словамъ того же біографа, онъ былъ однимъ изъ самыхъ блестящихъ молодыхъ людей московскаго большого свъта и однимъ изъ дучшихъ танцоровъ. Онъ уже тогда отличался тёмъ аристократизмомъ внёшняго вида, той свътски-непринужденной изящностью костюма, манеръ и поведенія, которой не утратиль до самой смерти. Какъто естественно онъ завоевалъ себѣ полную свободу дѣйствій, бадиль куда хотёль, никому не отдаваль отчета, держался смѣло и независимо; онъ уже тогда импонироваль окружающимъ своей гордой самостоятельностью.

<sup>1)</sup> Его библіотека уже въ 1812 году была извѣстна библіографамъ: на нее дважды указываетъ Сониковъ въ первомъ томѣ своего "Опыта россійской библіографін", изданномъ въ 1813 году (стр. 10 и 43).

Но этотъ блестицій молодой аристократъ быль уже и удивительно начитанъ, и поражалъ рѣзкой своеобразностью ума. Это быль умъ строгій и дисциплинированный какъ бы отъ природы, почти не русскій умъ: въ немъ не было и слѣда той распущенности и задушевной мечтательности, которыя характеризуютъ славянское мышленіе.

Съ окончаніемъ университетскаго курса, по исконному дворянскому обычаю, молодыхъ Чаадаевыхъ ждала военная служба, и разумѣется—при ихъ связяхъ и богатствѣ—въ Петербургѣ, въ гвардіи. 12 мая 1812 года оба они вступили подпрапорщиками лейбъ-гвардіи въ Семеновскій полкъ, гдѣ когда-то служилъ ихъ дядя-опекунъ и гдѣ они уже застали кое-кого изъ университетскихъ товарищей, напримѣръ Якушкина 1). До взятія Парижа оба брата проходили службу неразлучно; оба участвовали въ сраженіяхъ подъ Бородинымъ, Тарутинымъ и Малымъ Ярославцемъ, при Люценѣ, Бауценѣ, Пирнѣ, подъ Кульмомъ и Лейпцигомъ; оба почти въ тѣ же дни производились въ слѣдующіе чины и получили

<sup>1)</sup> Для дальнѣйшаго см. указъ объ отставкѣ П. Я. Чаадаева въ "Р. М." 1896 г. № 4, стр. 143, и рукописный указъ объ отставкѣ Мих. Яковл. Ч. — Предположеніе проф. Кирпичникова ("Р. М.", тамъ же), что Ч. вступилъ въ военную службу не по традиціонному обыкновенію дворянской молодежи, а для того, "чтобы защищать родину" въ виду грозившаго французскаго нашествія, ни на чемъ не основано. Въ такомъ случаѣ онъ, подобно Грибоѣдову, вступилъ бы вѣроятно въ московскій гусарскій полкъ кн. Салтыкова. Якушкинъ, какъ и большинство будущихъ декабристовъ, вступилъ на службу до 1812 года.

тѣ же знаки отличія. Михаиль дольше оставался въ Семеновскомъ полку, Петръ уже въ 1813 г. перешелъ въ Ахтырскій гусарскій полкъ, затѣмъ въ гусарскій лейбъгвардіи, и въ 1817 г. былъ назначенъ адъютантомъ къ командиру гвардейскаго корпуса, ген.-адъют. Васильчикову. Весною 1816 года мы застаемъ Петра Чаадаева въ Царскомъ Селѣ, гдѣ стоялъ тогда его полкъ,—и здѣсь, въ домѣ Карамзина, онъ познакомился съ лицеистомъ послѣдняго курса Пушкинымъ, о которомъ уже раньше слышалъ отъ Грибоѣдова, какъ о многообѣщающемъ юномъ поэтѣ 1).

Ближайшіе четыре года, проведенные Чаадаевымъ въ Петербургѣ, т.-е. до его выхода въ отставку въ 1821 году, были самымъ счастливымъ временемъ его жизни. Онъ былъ очень красивъ: бѣлый, съ нѣжнымъ румянцемъ, стройный, тонкій, изящный, онъ заслужилъ среди товарищей прозваніе "le beau Tchadaef"; безукоризненная свѣтскость манеръ, гордая независимость 2). соединенная съ любезностью въ обращеніи, невольно привлекали къ нему взоры во всякомъ обществѣ. Его положеніе въ свѣтѣ было вполнѣ упрочено, а близость къ Васильчикову, обширныя связи и личное знакомство съ великими князьями сулили ему блистательную карьеру по службѣ; его зналъ и государь, прочившій его, какъ

<sup>1) &</sup>quot;Изъ разсказовъ кн. И. А. и княг. В. Ө. Вяземскихъ" "Р. Арх." 1888, II, стр. 305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Въ одномъ шуточномъ стихотвореніи ("Молитва лейбъ-гусарскихъ офицеровъ" 1816 года), гдѣ Пушкинъ характеризуетъ каждаго изъ своихъ пріятелей-гусаровъ *однимъ* признакомъ, Чаазаеву присвоена "гордость".

говорили, къ себѣ въ адъютанты. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ несомнѣнно однимъ изъ образованнѣйшихъ людей въ Петербургѣ; отнюдь не пренебрегая своими свѣтскими отношеніями, онъ много и серьезно читалъ и уже въ это время пріобрѣлъ репутацію молодого мудреца. Его рѣдко видали на балахъ, онъ не ухаживалъ за женщинами; въ его строгой серьезности была, вѣроятно, и доля аффектаціи, не покидавшей его никогда, но Карамзинъ ласкалъ его, и люди замѣчательнаго ума, лучшіе изъ его сверстниковъ, какъ Пушкинъ, Якушкинъ и др., высоко цѣнили свою близость съ нимъ 1).

У насъ есть достаточно данныхъ, чтобы представить себѣ воззрѣнія Чаадаева въ эту эпоху. Какъ уже сказано, они были совершенно типичны для его пріятельскаго круга. Вліяніе, оказанное на нашу военную молодежь полуторагодичнымъ пребываніемъ въ Германіи и Франціи во время войны съ Наполеономъ, слишкомъ извѣстно, чтобы нужно было подробно говорить о немъ. Извѣстно, какою горечью наполнились сердца этихъ офицеровъ, когда по возвращеніи они новыми глазами взглянули вокругъ себя и увидѣли порабощенный народъ, погрязшее въ матеріализмѣ общество, невѣжество, грубость и произволъ повсюду; иавѣстно, какъ все, что было живого среди этой молодежи, постепенно, подъ вліяніемъ правительственной реакціи, все сильнѣе охватывала жажда ножертвовать собою для блага родины, какъ стали

¹) О петербургской жизни Чаадаева см. Жихаревъ, В. Евр. 1871, іюль, 188 и сл., Лонгиновъ, Р. Вѣстн. 1862, ноябрь, 124 и сл., Вигель, Записки, нов. изд., ч. VI, стр. 19.

возникать тайные кружки подъ характернымя названіями "Союза спасенія" или "Истинныхъ и вѣрныхъ сыновъ отечества", "Общества благомыслящихъ", "Союза благоденствія", которымъ суждено было привести къ катастрофѣ 14 декабря. На почвѣ пламеннаго идеализма здѣсь вырабатывались несокрушимыя гражданскія убѣжденія и, вмѣстѣ, удивительная нравственная чистота. Въ одной неоконченной повѣсти Пушкина о петербургскихъ офицерахъ 1818 года говорится, что въ то время среди нихъ были въ модѣ "строгость правилъ и политическая экономія".

Такова характеристика круга — и она всецёло приложима къ Чаадаеву. Въ 1818—20 гг. онъ былъ, какъ извъстно, очень близокъ съ Пушкинымъ. Старше годами и несравнено болѣе образованный, онъ сразу занялъ по отношенію къ молодому поэту положеніе друга-ментора. О чемъ же говорили они въ долгихъ дружескихъ бесѣдахъ, что проповѣдывалъ гусаръ-философъ геніальному юношѣ? Три посланія Пушкина къ Чаадаеву, 1818—21 г., живо изображаютъ предметъ и характеръ этихъ бесѣдъ. Здѣсь говорилось о томъ же, чѣмъ были полны мысли всей передовой молодежи,—о "строгости правилъ", а всего больше о "политической экономіи", т.-е. благѣ родины и деспотическомъ гнетѣ.

"Ты былъ цълителемъ моихъ душевныхъ силъ", говоритъ Пушкинъ Чаадаеву,—

Въ минуту гибели надъ бездной потаенной Ты поддержаль меня недремлющей рукой; Ты другу замѣнилъ надежду и покой; Во глубину души вникая строгимъ взоромъ, Ты оживляль ее совѣтомь иль укоромь; Твой жарь воспламеняль къ высокому любовь: Терпѣнье смѣлое во мнѣ рождалось вновь; Ужъ голосъ клеветы не могъ меня обидѣть: Умѣль я презирать, умѣя непавидѣть.

Но главнымъ предметомъ разговоровъ и совмѣстныхъ чтеній <sup>1</sup>) были "вольнолюбивыя надежды": только о нихъ и говоритъ Пушкинъ въ первыхъ двухъ посланіяхъ.

Любви, надежды, гордой славы Недолго тышиль нась обмань: Исчезли юныя забавы, Какъ дымъ, какъ утренній туманъ. Но въ насъ кипять еще желанья: Подъ гнетомъ власти роковой Нетерпѣливою душой Отчизны внемлемъ призыванья. Мы ждемъ, съ томленьемъ упованья, Минуты вольности святой. Какъ ждетъ любовникъ молодой Минуты сладкаго свиданья. Пока свободою горимъ. Пока сердца для чести живы, Мой другь, отчизнѣ посвятимъ Души прекрасные порывы. Товарищъ, въры: взойдетъ она, Заря плёнительнаго счастья, Россія вспрянеть ото сна И на обломкахъ самовластья Напишетъ наши имена.

<sup>1) &</sup>quot;Поспоримъ, *перечтемъ"… (Чаадаеву*, 1821 г.); "Какъ я съ Каверинымъ гулялъ… Съ моимъ Чадаевымъ читалъ…" ("Р. Стар." 1884, іюль, стр. 15, *Рукописи Пушкина*).

Очевидно, въ глазахъ Пушкина Чаадаевъ былъ прежде всего борцомъ за гражданскую свободу, представителемъ либеральнаго движенія; чему училъ Пушкина Чаадаевъ, то самое могъ внушать молодому поэту любой изъ старшихъ его возрастомъ декабристовъ — М. Ө. Орловъ, Якушкинъ, даже его ровесникъ Пущинъ или Рылѣевъ, — и о любомъ изъ нихъ онъ могъ бы сказатъ тѣ же слова, которыми въ 1816 году характеризовалъ Чаадаева: "Онъ въ Римѣ былъ бы Брутъ, въ Афинахъ Периклесъ".

Итакъ, около 1820 года воззрѣнія Чаадаева, повидимому, ничъмъ не отличались отъ воззрѣній большинства развитой молодежи. Къ тому же, и его ближайшій дружескій кругъ состояль преимущественно изъ будущихъ декабристовъ. Онъ поддерживалъ близкія отношенія съ Н. И. Тургеневымъ, вернувшимся въ 1816 г. изъ-за границы, а старый университетскій товарищь Якушкинь, кн. Трубецкой, Матвѣй и Сергѣй Муравьевы-Апостолы и Никита Муравьевъ были его интимными друзьями 1). Изъ записокъ Якушкина мы знаемъ, какіе интересы господствовали въ этомъ кружкѣ. "Въ это время, —разсказываеть Якушкинъ <sup>2</sup>), — Сергъй Трубецкой, Матвъй и Сергъй Муравьевы и я-мы жили въ казармахъ и очень часто бывали вифстф съ тремя братьями Муравьевыми: Александромъ, Михаиломъ и Николаемъ. Никита Муравьевъ также часто видался съ нами. Въ бесъдахъ нашихъ обыкновенно разговоръ былъ о положении России. Тутъ разбирались главныя язвы нашего отечества: за-

<sup>1) &</sup>quot;Р. Стар." 1900, декабрь, стр. 584--5.

<sup>2)</sup> Записки, Москва, 1905, стр. 6.

коснѣлость народа, крѣпостное состояніе, жестокое обращеніе съ солдатами, которыхъ служба въ теченіе 25 летъ почти была каторга; повсемъстное лихоимство, грабительство и наконецъ явное неуважение къ человъку вообще". Въ этихъ разговорахъ, конечно, многократно участвовалъ и Чаадаевъ; на одну изъ такихъ бесъдъ намекаетъ приведенное выше письмо Н. И. Тургенева. Больше того: Чаадаевъ не былъ чуждъ и самому революціонному движенію, зарождавшемуся въ этомъ кругу. Когда въ "Союзѣ благоденствія" Н. И. Тургеневъ задумаль основать журналь для пропаганды, этому дёлу брался помогать, вмёстё съ Кюхельбекеромъ, и Чаадаевъ, "воспитывавшійся еще для общества", какъ сказано въ Запискъ о тайныхъ обществахъ, поданной въ 1821 году Александру I Бенкендорфомъ 1). Позднве, на знаменитомъ московскомъ съёздё въ началё 1821 года, Якушкину поручено было принять Чаадаева въ члены новаго тайнаго общества: когда вскоръ послъ этого Чаадаевъ, получивъ отставку, прівхаль въ Москву, Якушкинь передаль ему это предложеніе, и Чаадаевъ согласился, прибавивъ, что напрасно его не приняли раньше: тогда онъ остался бы на службѣ н постарался бы попасть въ адъютанты къ вел. кн. Николаю Павловичу, который, можетъ быть, изъ эгоистическихъ видовъ оказалъ бы поддержку тайному обществу<sup>2</sup>).

 $<sup>^{\</sup>mbox{\tiny 1}})$  Шильдеръ, *Имп. Александръ I* , т. IV, стр. 211; "Р. Арх." 1875. XII, стр. 427.

<sup>2)</sup> Записки И. Д. Якушкина, стр. 56. Показанію Чаадаева на жандармскомъ допросѣ 1826 года, что онъ не имѣлъ никакого понятія о существовавшихъ въ Россіи тайныхъ обществахъ, и ни къ какому тайному обществу никогда не принадлежалъ ("Р. Стар."

Само собою разумвется, что Чаадаевъ былъ и масономъ: такова была тогдашняя мода, и большинство будущихъ декабристовъ отдали ей дань. Въ 1816 году онъ числился уже по пятой степени въ ложѣ Amis Réunis, гдъ виъстъ съ нимъ или до него состояли членами Грибобдовъ, Пестель, Волконскій, Матвъй Муравьевъ-Апостоль и др. 1); онъ достигь здёсь восьмой степени (тайныхъ бълыхъ братьевъ), но, повидимому, уже въ 1818 году фактически оставилъ масонство, убѣдившись, какъ онъ показывалъ позднѣе на допросѣ, "что въ ономъ ничего не заключается могущаго удовлетворить честнаго и разсудительнаго человѣка" 2). Какъ извѣстно, къ такому же убъждению пришли и многіе декабристы: новое русское масонство, возрожденное при Александрѣ I. настолько было загромождено странной и смѣшной обрядностью, что его первоначальная задача, мистическая и филантропическая, совершенно стушевалась; въ томъ же 1818 году вышли изъ масонства Илья Долгорукій, Никита и Сергъй Муравьевы, еще раньше Пестель и т. д. 3),

<sup>1900,</sup> дек., стр. 588), разумфется, нельзя придавать значенія. Свидфетельство Якушкина подтверждается и другими данными, о которыхъ ниже.

<sup>1)</sup> А. Н. Пышинь, Матеріалы для исторіи масонских ложь, "В. Евр." 1872. П, стр. 600—601.

<sup>2) &</sup>quot;Р. Стар." 1900, дек., стр. 587; Чаадаевь показаль между прочимъ, что въ 1818 году написаль рѣчь о масонствѣ, "гдѣ ясно и сильно выразилъ мысль свою о безумствѣ и вредномъ дѣйствін тайныхъ обществъ вообще".

<sup>3) &</sup>quot;Р. Стар." 1904, апрыль, стр. 19—20; Пыппнь, ibid. Объ обрядности въ ложь "Соединенныхъ друзей" см. любопытную за-

Разумѣется, трудно судить о томъ, принялъ ли бы Чаадаевъ при нормальныхъ условіяхъ прямое участіе въ декабрьскомъ мятежѣ. Онъ былъ по натурѣ человѣкъ кабинетный, лишенный активности: его умъ, созерцательный по преимуществу, едва ли былъ способенъ всенѣло отдаться во власть фанатическому убѣжденію, направленному на достиженіе какой-нибудь, хотя бы и самой широкой практической цѣли. Пушкинъ характеризуетъ его словами:

всегда мудрецъ, а иногда мечтатель
И вътренной толны безстрастный наблюдатель;

такіе люди не идуть на площадь съ оружіемь въ рукахъ, даже если сабля случайно виситъ у нихъ сбоку. Именно этой умозрительной складкой его характера можно объяснить, почему Чаадаевъ, при своихъ дружескихъ связяхъ съ видибишими членами "Союза благоденствія" и при уваженіи, которое питали къ нему такіе убъжденные революціонеры, какъ Якушкинъ нли Матвъй Муравьевъ-Апостолъ, такъ долго оставался въ сторонъ отъ ихъ подпольной работы. Но вмъстъ съ тъмъ нътъ никакого сомнънія, что они считали его своимъ, и это митніе было столь прочно, что, какъ увидимъ, его не сумъли поколебать ни отъъздъ Чаадаева за границу какъ разъ въ моментъ наибольшаго разгара пропаганды, ни его практическій индифферентизмъ въ блежайшие годы, не даже его скончательное уклоненіе въ мистицизмъ. Съ полною увфренностью

лиску А. П. Стенанова, Принятіе ез массоны въ 1815 году. "Р. Стар." 1870, т. І, стр. 223 и сл.

сказать, что въ этотъ періодъ (1816—1820 гг.) центральнымъ пунктомъ его міровозэрфнія былъ общественный интересъ и что единственнымъ достойнымъ приложеніемъ силь для патріота онъ считаль то самое, въ чемъ видели свой долгъ декабристы и что Н. Тургеневъ выразилъ словами: "обогащать Россію сокровищами гражданственности". До насъ дошло письмо Чаадаева къ брату отъ 25 мая 1820 г., гдф есть нфсколько удивительно характерныхъ строкъ. "Еще одна большая новость этой новостью нолнъ весь міръ: испанская революція кончена, король принужденъ подписать конституціонный акть 1812 г. Целый народь возсталь, въ три месяца разыгривается до конца революція, — и ни капли крови пролитой, никакой разни, ни потрясеній, ни излишествъ, вообще ничего, что могло бы осквернить это прекрасное діло. — что ты объ этомъ скажень? Вотъ разительный аргументь въ деле революцій, осуществленный на практикъ! Но во всемъ этомъ есть нъчто, касающееся насъ особенно близко, — сказать ли что: Могу ли довъриться этому нескромному листку? Нать, лучше помолчу. Уже и безъ того меня называютъ демагогомъ. Глупцы! они не понимають. что кто презираеть свёть, не станеть заботиться о его исправленіи "1).—Здісь весь Чаадаевь тъхъ лътъ — гвардеецъ-либералъ, но съ перевъсомъ въ сторону умозранія: "ватреной толпы безстрастный наблюдатель", и не безъ аффектаціи.

<sup>1)</sup> Рукоп. письмо (по франц.) отъ 25 мая 1820 г. Оно в'вроятно было взято при какомъ-нибудь обыск'в; на немъ надпись: "Письмо Чаадаева, бывшаго адъютантомъ у г. Васильчикова, къ брату, отставному Городинскаго полка мајору Чаадаеву".

## II.

Въ концѣ 1820 года случилось происшествіе, сразу и круто измѣнившее внѣшнюю судьбу Чаадаева: мы говоримъ объ его отставкѣ и о предшествовавшей ей поѣздкѣ въ Троппау. Многія обстоятельства этого дѣла до сихъ поръ остаются загадочными, несмотря на то, что о немъ существуетъ цѣлая литература 1). Вотъ въ чемъ заключалась его суть.

16 и 17 октября 1820 года произошло возмущеніе въ 1-мъ батальонѣ лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка; бунтъ былъ лишенъ всякой политической окраски; въ немъ участвовали одни солдаты. Къ государю, находившемуся въ Троппау на конгрессѣ, тотчасъ былъ посланъ фельдъегерь съ рапортомъ о случившемся, а спустя нѣсколько дней, 22-го, туда же выѣхалъ Чаадаевъ, котораго Васильчиковъ, командиръ гвардейскаго корпуса, избралъ для подробнаго доклада царю. Черезъ полтора мѣсяца послѣ этой поѣздки, въ концѣ декабря, Чаадаевъ подалъ въ отставку и приказомъ отъ 21 февраля 1821 г. былъ уволенъ отъ службы.

Повздка Чаадаева въ Троппау и его неожиданный

<sup>1)</sup> Жихаревъ, "В. Евр." 1871, іюль, стр. 199—208; Лонгиновъ, "Р. Вѣст." 1862, ноябрь, 134—138; его же Эпизодъ изъ жизни И. Я. Чаадаева, "Р. Арх." 1868, № 7—8, стр. 1317 и сл.; его же, "Р. Вѣстн." 1860, мартъ, кн. 2-я, стр. 23 и сл.; Карцевъ, Событие въ л.-18. Семен. полку, "Р. Стар." 1883, апрѣль, стр. 72; "Р. Арх." 1875, № 5, стр. 79—80; Кирпичниковъ, "Р. Мысль", 1896, IV, стр. 145—147. Богдановичъ, Свербеевъ, Шильдеръ и пр.

выходъ въ отставку подали въ то время поводъ ко всевозможнымъ толкамъ и сплетнямъ, которые не замедлили отразиться въ литературѣ и частью держатся до сихъ поръ. Говорили, что Чаадаевъ, благодаря излишней заботливости о своихъ удобствахъ и костюмъ, слишкомъ долго задерживался на станціяхъ между Петербургомъ и Троппау и темъ навлекъ на себя гневъ царя, что онъ быль отставлень отъ службы и т. д. Всв эти вымыслы давно опровергнуты Лонгиновымъ на основаніи мемуаровъ Меттерниха, и къ нимъ не стоитъ возвращаться. Важнъе та гипотеза о причинахъ, побудившихъ Чаадаева подать въ отставку, которую впервые выставилъ Жихаревъ и которая повторяется донынъ. Исходя изъ того соображенія, что Чаадаевъ самъ когда-то служиль въ Семеновскомъ полку, что и въ данный моментъ среди офицеровъ этого полка у него были близкіе пріятели и что. слѣдовательно, поѣздка къ государю съ донесеніемъ о дёлё, которое неминуемо должно было навлечь на полкъ тяжелую кару, была поступкомъ нравственно-непригляднымъ, онъ видитъ въ отставкъ Чаадаева "усиліе истинной добродѣтели и исполненное славы искупленіе великой ошибки". Чаадаевъ де, вернувшись въ Петербургъ, опомнился и ужаснулся своего необдуманнаго поступка, на который толкнуло его тщеславіе или честолюбіе; къ тому же чуть ли не весь гвардейскій корпусъ воснылалъ противъ него негодованіемъ за столь нетоварищескій поступокъ: и вотъ онъ рѣшилъ пожертвовать карьерою ради сохраненія добраго имени, уваженія своего и другихъ.

Вся эта догадка опровергается однимъ простымъ фак-

томъ. Даже если бы дѣло обстояло такъ, какъ изображаетъ его Жихаревъ, т.-е. если бы Чаадаевъ искупилъ свою вину тяжелой жертвой, —некрасивый поступокъ не могъ бы быть тотчасъ прощенъ ему товарищами. Между тѣмъ поѣздка въ Троппау нимало не пошатнула его отношеній съ друзьями, съ бывшими и настоящими офицерами Семеновскаго полка, притомъ людьми ригористической честности, какъ Якушкинъ или Муравьевы: мы видели, что тотчасъ же после отставки Якушкинъ приглашаетъ его въ члены тайнаго общества; онъ остается въ дружескихъ отношеніяхъ съ Трубецкимъ, съ Никитою Муравьевымъ и Матвѣемъ Муравьевымъ-Апостоломъ 1), а послѣдній, который, подобно брату своему Сергѣю, былъ въ числъ офицеровъ Семеновскаго полка, пострадавшихъ изъ-за октябрьской исторіи, въ 1823 году, какъ увидимъ ниже, провожаетъ Чаадаева въ Кронштадтъ при его отъ**т**здт за гранипу. Если бы увтренность въ томъ, что Чаадаевъ измѣнилъ правиламъ чести въ надеждѣ на флигель-адъютантские эполеты, дъйствительно имъла какія-нибудь основанія, друзья не простили бы ему такъ легко: въ его кругу въ тѣ годы правила чести блюлись свято и строго.

Весьма возможно, что отставка Чаадаева даже вовсе не стояла въ связи съ его поъздкою въ Трошиау. По крайней мъръ, мысль объ отставкъ созръла у него задолго до этой исторіи. Еще весною 1820 г., т.-е. за полгода до Семеновскаго бунта, онъ писалъ изъ Петербурга брату: "Спъщу извъстить тебя, что отставка тебъ дана,

<sup>1) &</sup>quot;Р. Стар." 1900, декабрь, стр. 585.

хотя, можеть быть, ты уже знаешь это. Итакъ, ты наконецъ свободенъ. Отъ души завидую тебѣ и очень хотѣлъ бы какъ можно скорѣе быть въ томъ же положеніи. Ходатайствовать объ отставкѣ сейчасъ, значило бы съ моей стороны просить милости; можетъ быть, я получилъ бы ее — но какъ рѣшиться возбуждать ходатайство, не имѣя на то права? Однако возможно, что въ концѣ концовъ я это сдѣлаю" 1).

Въ концъ концовъ у насъ нътъ ръшительно никакихъ данныхъ, чтобы съ достовърностью судить о причинахъ его отставки. Онъ просилъ о ней "по домашнимъ обстоятельствамъ", и ему дали ее неохотно-очевидно, имъ дорожили. Васильчиковъ сообщилъ о его просъбъвъ Лайбахъ государю, оттуда последовалъ запросъ о причине, побуждающей его бросить службу, и въ отвътъ Васильчиковъ писалъ кн. Волконскому, что Чаадаевъ мотивируеть свою просьбу желаніемь тетки, княжны Щербатовой, чтобы онъ жилъ съ нею: "Я сделалъ все, что могъ, чтобъ его удержать; я ему даже предлагалъ 4-хмъсячный отпускъ, но онъ твердо стоить на своемъ, и я думаю. что всего лучше исполнить его желаніе" 2). Нѣкоторый, хотя очень неясный свёть проливаеть на этоть эпизодъ напечатанное въ "Русской Старинъ" за 1882 г. (февраль) письмо Чаадаева къ его воспитательницъ-теткъ изъ Петербурга отъ 2 января 1821 года <sup>3</sup>). Приводимъ его дословно. "Этотъ разъ, любезная тетушка, я

<sup>1)</sup> Рукоп. письмо (франц.) отъ 25 мая 1820 г., упомянутое выше.

<sup>2) &</sup>quot;P. Apx." 1875, Ne 8, crp. 452.

<sup>3)</sup> Подлинникъ—по-французски; рус. переводъ заимствуемъ изъ "Р. Стар.".

взялся за перо съ намъреніемъ сообщить вамъ, что я положительно подалъ просьбу о моемъ увольненіи. Черезъ мѣсяцъ я надѣюсь извѣстить васъ о томъ, что просьба моя уважена. Надобно вамъ сказать, что она произвела сильное впечатлѣніе на нѣкоторыя личности. Сначала не хотъли върить, что я серьезно прошу отставки, затъмъ поневолѣ пришлось повѣрить этому, но до сихъ поръ никто не можетъ понять, какимъ образомъ я могъ рѣшиться на это въ то время, какъ я долженъ былъ получить то, чего я, повидимому, такъ желалъ, чего всъ такъ добиваются и, наконецъ, того, что для молодого человѣка въ моемъ чинѣ считается самой лестной наградой. Иные полагаютъ даже, что я испросилъ эту милость во время моей повздки въ Троппау и что я подалъ прошеніе объ отставкѣ лишь съ цѣлью придать ей болѣе въсу. Черезъ нъсколько недъль они будутъ всъ выведены изъ заблужденія. Дёло въ томъ, что по возвращеніи императора меня должны были дёйствительно назначить флигель-адъютантомъ къ нему; такъ говорилъ, по крайней мъръ, Васильчиковъ. Я счелъ болъе забавнымъ пренебречь этою милостью, нежели добиваться ея. Мнт было пріятно выказать пренебреженіе людямъ, пренебрегающимъ всѣми. Какъ видите, все это чрезвычайно просто. Въ сущности, надобно сознаться, я очень доволенъ, что мнь удалось отделаться отъ благоденній, такъ какъ скажу откровенно-ивтъ на сввтв человвка столь высомърнаго, какъ Васильчиковъ, и моя отставка будетъ настоящимъ сюрпризомъ для него. Вы знаете, что я слишкомъ честолюбивъ, чтобы гоняться за чьей-нибудь милостью и за пустымъ почетомъ, связаннымъ съ нею.

Если и и желалъ когда-либо чего-нибудь подобнаго, то это было все равно, какъ если бы и желалъ имѣть красивую мебель или изящный экипажъ, однимъ словомъ, какую-нибудь игрушку; ну, такъ игрушка за игрушку! Мнѣ еще пріятнѣе въ этомъ случаѣ видѣть злобу высокомѣрнаго глупца".

. Тюбопытна самая исторія этого письма: оно найдено въ начкъ перлюстрованныхъ писемъ, представленныхъ высшимъ властямъ московскимъ почтъ-директоромъ Рушковскимъ. Изъ нисьма кн. Волконскаго къ Васильчикову изъ Лайбаха, отъ 21 феврали 1821 года 1), извъстно, что въ промежутокъ времени между подачею Чаадаевымъ прошенія объ отставкъ и подписаніемъ указа о ней государь получилъ какія-то св'єдінія, "весьма для него (для Чаадаева) невыгодныя", вслъдствіе чего и приказаль дать ему отставку безъ пожалованія чина; "вы удивитесь тому, что вамъ государь покажеть", пишетъ Волконскій. Проф. Кирпичниковъ думалъ, что рѣчь идетъ здѣсь о той "Запискъ о тайныхъ обществахъ", которую Бенкендорфъ представилъ Александру въ 1821 году и гдѣ, какъ сказано выше, упомянутъ и Чаадаевъ 2). Болъе въроятнымъ представляется, что Волконскій имѣлъ въ виду именно это перехваченное письмо къ теткъ.

Въ этомъ самомъ письмѣ Чаадаевъ писалъ теткѣ, что по полученіи отставки проживетъ нѣкоторое время въ Москвѣ — до тѣхъ поръ, пока сможетъ уѣхать въ Швейцарію, гдѣ намѣренъ остаться навсегда: "Я буду

<sup>1) &</sup>quot;P. Apx." 1875, No 5, crp. 78-79.

<sup>2) &</sup>quot;Р. Мысль" 1896, № 4, стр. 147.

навѣщать васъ года черезъ три, черезъ два, можетъ быть ежегодно, но отечествомъ моимъ будетъ Швейцарія... Мнѣ невозможно оставаться въ Россіи по многимъ причинамъ".

Однако за границу онъ убхалъ только спустя два года слишкомъ, и не навсегда. Эти два года онъ провелъ отчасти въ Москвѣ, отчасти въ имѣніи тетки 1), временами бываль и въ Петербургв 2); въ мав 1822 года онъ съ братомъ подълили между собою наслъдственныя нижегородскія деревни, при чемъ Петру Яковлевичу, судя по сохранившимся документамъ, досталось 456 душъ муж. пола, съ долгомъ на нихъ въ 29.000 руб., и земли удобной 3.000 десятинъ, да свыше тысячи десятинъ лѣса; кромѣ того, братъ долженъ былъ выплатить ему періодическими взносами 70 тыс. руб. Въ концъ мая 1823 года Чаадаевъ отправился въ Петербургъ и 6 іюля изъ Кронштадта, напутствуемый Матвъемъ Муравьевымъ-Апостоломъ и бывшимъ своимъ товарищемъ по адъютантству у Васильчикова, А. Н. Раевскимъ, отилыль въ Англію 3). Дъйствительно ли онъ тогда думалъ навсегда остаться за границей? Его ближайшій другъ Якушкинъ, съ которымъ онъ переписывался изъ 3. Европы, повидимому быль въ этомъ ув ренъ: на допросв въ началв 1826 года онъ назвалъ двухъ соучастниковъ тайнаго общества-генерала Пассека, уже умер-

<sup>1) &</sup>quot;Р. Стар." 1900, декабрь, стр. 584.

<sup>2)</sup> Остаф. архивъ, П, стр. 299 (февраль 1823 г.).

<sup>3) 29</sup> мая онъ въ Москвѣ выдалъ довѣренность брату, а 3 іюня былъ уже въ Петербургѣ (Остаф. арх., II, стр. 329).

шаго, и Чаадаева, находившагося за границей <sup>1</sup>). Конечно, Якушкинъ не выдалъ бы Чаадаева, если бы думалъ, что онъ имѣетъ въ виду вернуться. Но самъ Чаадаевъ въ заграничныхъ письмахъ къ брату постоянно оправдывается въ томъ, что просрочилъ годичный "отпускъ", данный ему теткою и братомъ, и о своемъ возвращеніи въ Россію говоритъ, какъ объ окончательномъ водвореніи на всю жизнь.

## III.

Прощаясь съ Чаадаевымъ на пароходѣ въ девятомъ часу вечера 6 іюля 1823 года, его петербургскіе друзья навѣрное не догадывались, что передъ ними стоитъ совсѣмъ не тотъ человѣкъ, котораго они знали два года назадъ. За эти два года Чаадаевъ пережилъ глубокій душевный переворотъ, о которомъ нѣтъ ни одного намека въ его біографіяхъ: Чаадаевъ сталъ мистикомъ <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Записки, стр. 100.

У Какія-то свёдёнія объ этомъ имёль, очевидно, авторь статьи о Чаадаевѣ въ Библіогр. Зап. 1861, № 1, который по поводу "Философическаго письма" говорить: "въ этомъ письмѣ... отразился вообще тотъ мистико-философскій характеръ, который былъ навѣянъ на Чаадаева изученіемъ тогдашней нѣмецкой философіи. Во время странствованія его по Европѣ онъ довольно усердно занимался ею. Стоитъ вспомнить, что въ то время Юнгъ Штилингъ, Екартсгаузенъ и Сведенборгъ были въ довольно большомъ почетѣ. Вліяніе ихъ въ 20 годахъ отразилось довольно сильно и въ нашей переводной литературѣ.

Въ тѣ самые годы послѣ французской кампаніи, когда горсть военныхъ и литераторовъ со страстью отдалась политическимъ интересамъ, слушала лекціи Куницына о естественномъ правѣ и составляла тайныя общества, несравненно большая часть русскаго общества была увлечена мистическимъ теченіемъ. Это теченіе, зародившееся, какъ извѣстно, еще въ XVIII вѣкѣ въ кругу московскихъ мартинистовъ, не изсякло послѣ разгрома Новиковскаго кружка; но приблизительно съ 1815 года оно возрождается съ новою силою и отчасти въ иной формъ. Намъ невозможно и для прямой нашей цёли не нужно изслёдовать здёсь причины этого движенія, еще въ большей степени охватившаго тогда Западную Европу. Историки нашей литературы объясняють его тамъ впечатланіемъ, какое должна была произвести на умы только-что разъигравшаяся Наполеоновская эпопея, этотъ ослѣпительный рядъ событій колоссальныхъ, неожиданныхъ, какъ бы явно направляемыхъ какою-то сверхъестественною силой и уличавшихъ въ безсиліи человѣческую мысль, которая недавно, въ философіи XVIII вѣка, провозгласила себя всемогущей; они прибавляють къ этому, что правительства и высшіе классы были заинтересованы въ успѣхахъ мистическаго движенія, которое справедливо считалось противоядіемъ противъ революціонныхъ идей, и поспъшили взять его подъ свое покровительство. Во всемъ этомъ, безъ сомнънія, есть доля правды; но наши историки-закоренѣлые раціоналисты по міровоззрѣнію и общественники по интересу — разсматривали мистицизмъ съ такимъ высокомърнымъ пренебрежениемъ, что и самый духъ его, и глубокіе его источники неизбѣжно

должны были остаться скрытыми отъ нихъ <sup>1</sup>). Этотъ вопросъ еще ждетъ своего изслѣдователя.

Іля насъ достаточно констатировать фактъ необычайнаго увлеченія мистицизмомъ, охватившаго въ промежутокъ времени съ 1815 по 1823 г. всѣ илассы русскаго общества. Во главъ движенія стояль, какъ извъстно, самъ царь: его дворъ и дворъ императрицы были полны искреннихъ и убъжденныхъ мистиковъ, какъ кн. Голицынъ, кн. Мещерская, Хитрово и др.; немало было ихъ и среди высшихъ сановниковъ и высшихъ іереевъ русской церкви; предъ общимъ увлеченіемъ не устояль даже Филареть, а Штиллинга, Гюйонь, Эккартсгаузена читали всѣ, отъ митрополита до сельскаго священника. Приблизительно съ 1813 года нашъ книжный рынокъ начинаетъ наводняться мистическою литературой, частью оригинальной, но больше переводной; ежегодно издавались десятки книгъ и часто выдерживали по два изданія; въ сотняхъ тысячь экземиляровъ распространялись народныя книжки мистического содержанія. Эккартсгаузенъ былъ переведенъ почти весь (болъ 25 книгъ), за нимъ следовали Юнгъ-Штиллингъ, г-жа Гюйонъ, Таулеръ, дю-Туа и пр. Студенты духовныхъ академій зачитывались Штиллингомъ, читатели присылали деньги на распространение мистическихъ книгъ между неимущими. Въ 1817 году Лабзинъ съ субсидіей отъ правительства возобновилъ изданіе своего "Сіонскаго Въстника", посвященнаго І. Христу, и этотъ журналъ, имѣвшій въ

<sup>1)</sup> См., напр., Пыпинъ, Общественное движеніе; Буличъ, Очерки по исторіи русской литератури, т. І, и т. д.

1806 году всего 93 подписчика, теперь сразу сдѣлался самымъ распространеннымъ изъ русскихъ журналовъ; онъ имълъ подписчиковъ отъ Архангельска до Астрахани, отъ западной границы до Нерчинска, петербургская духовная академія одна выписывала 11 экземпляровъ. "Сіонскій Вѣстникъ" быль предметомъ разговора въ свътскихъ гостиныхъ, а изъ провинціи къ книгопродавцу Глазунову безпрестанно приходили нетерпъливые запросы, скоро ли выйдеть следующая книжка. Отголоскомъ мистическаго движенія было возрожденіе масонства, прямымъ слѣдствіемъ — успѣхъ Библейскаго общества и возникновеніе мистическихъ сектъ (Татариновой, Котельникова). Мистицизмъ ярко окрасилъ церковную проповёдь въ лицё ея лучшихъ представителей, отразился на живописи въ лицѣ Боровиковскаго, на зодчествъ въ лицъ Витберга. Словомъ, это было настоящее, могучее общественное движеніе, равно увлекавшее и наивные, и просвѣщеннѣйшіе умы.

Этотъ новый мистицизмъ Александровской эпохи являлся прямымъ продолженіемъ Новиковскаго, и тѣмъ не менѣе значительно разнился отъ него. Какъ ни были сильны въ мартинистахъ мистическія настроенія, это не быль чистый мистицизмъ, а скорѣе мистически-окрашенный деизмъ; оттого просвѣтительныя и филантропическія цѣли играли у нихъ такую видную роль. Напротивъ, мистицизмъ 20-хъ годовъ отвергалъ все, кромѣ чисторелигіозной задачи.

Сущность этого мистицизма сводится къ ученію о непосредственномъ и полномъ сліяніи души съ Божествомъ. По уб'ѣжденію мистиковъ, ни внѣшняя набожность, ни наивная въра, ни даже добродътельная жизнь не обезпечивають человъку въчнаго спасенія: чистое, истинное благочестие заключается единственно въ соединеніи нашего сердца съ Христомъ. Это соединеніе не можеть быть достигнуто иначе, какъ чрезъ внутреннее возрожденіе, которое однако не во власти человъка: самъ онъ возродить себя не можетъ, — это долженъ сдѣлать Богъ. Но человъкъ можетъ очистить и приготовить себя къ воспринятію Божьей благодати; для этого требуется, во-первыхъ, отречение отъ всёхъ естественныхъ склонностей (совлечение ветхаго Адама), сопровождаемое неусынной самокритикой, и оттого сильнъйшимъ чувствомъ раскаянія и самоуничиженія; во-вторыхъ, д'ятельное пріученіе себя къ внутреннему созерцанію (умное дпланіе или умная молитва). Эта безсловесная и безмысленная молитва и есть главный путь къ возрожденію; въ ней душа постепенно сливается съ Христомъ, и тогдато въ человъкъ начинаетъ звучать внутреннее слово. Это есть состояніе благодати, почти совпадающее уже съ прямымъ лицезрѣніемъ Бога. Человѣкъ совершенно перерождается, онъ, такъ сказать, переплавленъ вновь: все грѣховное ему противно, все благое влечетъ его къ себѣ, и тайны, невѣдомыя разуму, становятся ясны его духовному взору.

Это ученіе о внутреннемъ сліяній съ Богомъ, являющееся ядромъ христіанскаго мистицизма, оставляло, очевидно, широкій просторъ для всевозможныхъ метафизическихъ и богословскихъ построеній. Намъ необходимо взглянуть, въ какой оправѣ явилось оно у того мысли-

теля, подъ чьимъ руководствомъ Чаадаевъ вступилъ въ область мистики,—у Юнгъ-Штиллинга.

Что всего болѣе отличаетъ Штиллинга среди новѣйшихъ теоретиковъ мистицизма, это необычайная двойственность его мышленія, соединяющаго въ себѣ глубокій спиритуализмъ съ грубѣйшимъ матеріализмомъ. Его ученіе о христіанствѣ, объ истинной святости и способахъ ея достиженія — чисто духовно и возвышенно; но оно опирается на такую наивную метафизику и такое грубо-чувственное представленіе о загробномъ мірѣ, и плодомъ этого сочетанія является такое нелѣпое суевѣріе, что современный читатель способенъ подчасъ заподозрѣть въ авторѣ умственное разстройство. Но въ ту пору это не шокировало и сильнѣйшіе умы, разъ поддавшіеся мистическимъ настроеніямъ.

Въ противоположность другимъ мистикамъ, манящимъ заблудшихъ радостью вѣчнаго спасенія, Штиллингъ упрекаетъ и грозитъ. По его ученію, Богъ создалъ человѣка чистымъ и безсмертнымъ, но явился искуситель, и человѣкъ палъ. Чрезъ вкушеніе плода произошли два слѣдствія: 1) всѣ чувственныя побужденія усилились въ человѣкѣ до чрезвычайности, и 2) желаніе сравняться съ Богомъ превратилось въ самость. Оба эти слѣдствія, передаваясь наслѣдственно въ родѣ человѣческомъ, совершенно исказили натуру человѣка и сдѣлали ее противною Божеской натурѣ. Излѣчить эту болѣзнь можетъ только Божественная сила, которая, будучи воспринята свободною волею человѣка, одна способна ослабить въ немъ чувственнныя вожделѣнія и оживить склонность къ богоподобію. Но духъ Божій не можетъ

непосредственно соединяться съ человѣкомъ, какъ существомъ конечнымъ и противнымъ Божеской натурѣ; и вотъ понадобился посредникъ, который былъ бы одинаковой натуры и съ духомъ Божіимъ, и съ человѣкомъ, иными словами, представлялъ бы собою истинную, но совершенно чистую человѣческую натуру, и который, претериѣвъ жесточайшія страданія, какія возможны на землѣ, вышелъ бы изъ всѣхъ искушеній побѣдителемъ. Съ пришествіемъ Христа человѣку открылся путь спасенія: когда превозмогшій всѣ искушенія духъ Христовъ дѣйствуетъ въ человѣкѣ, Онъ сообщаетъ ему свою, побѣдившую всѣ испытанія силу и тѣмъ укрѣпляетъ его на побѣду.

Но донынъ Христа приняли въ сердце свое лишь немногіе. Эти немногіе составляють разсѣянное стадо Господне, весь же остальной міръ лежить въ грѣхѣ, послушествуя князю тьмы. Божеская искра тлъетъ въ каждомъ сердцѣ. но люди не слушаютъ зовущаго ихъ голоса. Съ геніальной проницательностью Штиллингъ говорить объ этомъ: "Я могу назвать тебф по именамъ людей, которые ничему не върять, кромъ того, что сами видять, слышать, обоняють, вкушають и осязають; а трепещуть отъ шороха шевелящагося листочка".—Знаю и я такихъ людей, но это странно. — "Такъ кажется, а въ самомъ деле нетъ въ томъ страннаго. Въ каждомъ человѣкѣ внутри тлится подъ тепломъ божественная искра предваряющей благодати, которая, если ея коснуться, колетъ и жжетъ. Это жженіе и колотье не понравились людямъ, и, не возмогши онаго отвратить, они обратили

его въ шутку: вотъ что и тревожитъ человъка при шумъ даже шевелящагося листочка".

Но страшная кара ждеть нечестиваго по смерти: злые духи увлекають его душу въ адъ и терзають немилосердно до очищенія, тогда какъ души праведныхъ мгновенно возносятся къ Божьему престолу. Загробное существованіе души Штиллингъ изображаетъ вполнѣ конкретными чертами въ духѣ средневѣковой мистики, съ полною вѣрой въ правильность этихъ грубыхъ представленій; яркой картиной загробныхъ мукъ онъ старается понудить людей къ скорѣйшему обращенію.

Самое обращение Штиллингъ изображаетъ въ общемъ такъ же, какъ и прочіе мистики. Оно совершается путемъ новаго рожденія, "чрезъ которое человѣкъ творится инымъ, нежели каковъ былъ". Для этого върнъйшія средства-ежечасная молитва къ Христу о дарованіи благодати и непрестанное хождение въ присутствии Божиемь, или, что то же, бдиніе. Надо съ самаго утра каждый день поставить себя въ присутствіе Господа, чтобы не сдѣлать, не сказать, не помыслить ничего Ему неугоднаго. Это вначалѣ крайне трудно; и, коль скоро забуденься или разсвенься, надо тотчась обращаться къ Нему и изъ глубины сердца молить Его о силѣ и благодати. Чрезъ это упражнение будешь все болѣе и болѣе открывать неизслѣдимую глубину поврежденія естества человіческаго и возгнушаешься самого себя, — но упорствуй въ хожденіи передъ Господомъ, и онъ ниспошлетъ тебъ Свою благодать; путемъ раскаянія, страха и трепета достигнешь внутренняго мира и неизреченнаго блаженства. "Въ семъ состояніи воображеніе упразднено отъ всякихъ представленій; память также покоится, ибо мы зримъ Вездѣсущаго токмо мыслію безъ всякихъ образовъ; всѣ склонности и страсти ни мало здѣсь не дѣйствуютъ; душа стоитъ передъ Господомъ въ совершенномъ безмолвіи, какъ почка цвѣтка предъ солнцемъ, пріемля токмо въ себя вліянія его. Итакъ, когда душа совершенно упразднена отъ всѣхъ собственныхъ дѣйствій, тогда дѣйствуетъ въ ней безпрепятственно солнце духовнаго міра, Господь Іисусъ, чрезъ Духа Своего; и сіе дѣйствіе ощущаемъ мы, какъ нѣкое неисповѣдимое небесное блаженство, ни съ чѣмъ несравненное, и тогда-то престаетъ всякое сомнѣніе и колеблемость совершенно".

## IV.

У насъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній, по которымъ мы могли бы достовѣрно судить о религіозныхъ взглядахъ Чаадаева въ нетербургскій періодъ его жизни. Позднѣе онъ характеризовалъ вѣрованія своихъ друзей-декабристовъ наканунѣ 14 декабря, какъ "леденящій деизмъ, не идущій дальше сомнѣній" 1); это дѣйствительно была вѣра чисто-правственная, уклонявшаяся отъ всякихъ метафизическихъ вопросовъ и заимствовавшая отъ религіи лишь ту малую долю, которая была нужна этимъ положительнымъ умамъ для освященія ихъ гуманныхъ идеа-

¹) Письмо къ Ив. Д. Я(кушки)ну, отъ 19 октября 1837 г. "В. Евр." 1874, № 7, стр. 89—90.

ловъ. Очень вѣроятно, что таковы были въ ту пору и религіозныя убѣжденія Чаадаева.

Какъ онъ пришелъ къ настоящей въръ, это, конечно, навсегда останется тайной. Изъ его собственнаго показанія изв'єстно 1), что еще задолго до по'єздки за границу онъ сталъ интересоваться христіанской литературою и собралъ значительное количество книгъ по этой части; но то могъ быть и простой историческій интересъ. Достовърно мы знаемъ лишь слъдующее: около 1820 года произошло "обращеніе" Чаадаева, а въ началъ 1822 года онъ, по совъту какого-то неизвъстнаго намъ лица, прочиталь нѣсколько сочиненій Штиллинга, которыя вызвали въ немъ тяжелый душевный кризисъ, затянувшійся на много лѣтъ. Яркимъ свидѣтельствомъ этого кризиса является уцѣлѣвшій отрывокъ изъ дневника Чаадаева, веденнаго имъ за границей <sup>2</sup>). Это, в роятно, одинъ изъ самыхъ удивительныхъ человъческихъ документовъ, съ какимъ когда-либо приходилось имъть дело біографу.

Было бы чрезвычайно важно опредѣлить нравственное состояніе Чаадаева въ тотъ моментъ, когда его впервые коснулось вліяніе мистицизма, — но скудость матеріаловъ не позволяеть это сдѣлать. Несомнѣнно только, что оно легло на подготовленную почву. За эти два года, отъ выхода въ отставку до отъѣзда за границу, Чаадаевъ чувствовалъ себя совсѣмъ больнымъ. Болѣзнь

<sup>1) &</sup>quot;Р. Стар." 1900, декабрь, стр. 586.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Подлинная рукопись, Моск. Румянц. музей, рукоп. отдёл., папка за № 1034.—Объ этомъ дневникѣ упоминаетъ проф. А. И. Кирпичниковъ въ своей статьѣ о Чаадаевѣ, *Русск. Мысль*, 1896, IV, стр. 148, прим.

его была невелика, но какъ разъ одна изъ тъхъ, которыя на нервныя натуры дёйствують особенно угнетающимъ образомъ: сильные запоры и геморрой. Чаадаевъ, повидимому, отъ природы страдалъ крайней нервной раздражительностью, а подъ вліяніемъ бол'взни и нравственныхъ страданій, обусловленныхъ отставкою и другими, въроятно, чисто-духовными причинами, въ немъ развились такая мнительность и такая неустойчивость настроеній, которыя дёлали его настоящимъ мученикомъ. Онъ самъ очень ясно сознавалъ свое состояніе. Въ письмѣ къ брату изъ Лондона отъ ноября 1823 года онъ говоритъ 1): "Мое нервическое расположеніе-говорю это красния—всякую мысль превращаеть въ ощущение, до такой степени, что вмѣсто словъ у меня каждый разъ вырывается либо смѣхъ, либо слезы, либо жестъ"; въ другой разъ (апръль 1824 г.) онъ пишетъ: "Признаюсь — хотя знаю, что ты не очень въришь признаніямъ, — нервность моего воображенія делаетъ то, что я часто обманываюсь насчетъ собственныхъ ощущеній и принимаюсь смѣшно оплакивать свое состояніе". Выбитый изъ колеи, праздный, больной, раздираемый внутренней смутой, онъ жилъ эти два года, повидимому, невесело; если тутъ и примъшалась доля Онъгинской разочарованности, подмѣченной въ немъ Пушкинымъ еще въ петербургскій періодъ 2), то подлинныя его настроенія

Этоть и следующій за нимь отрывки изъ рукописныхъ писемъ приводится здесь въ переводе съ франц.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Письмо къ Вяземскому, 6 февр. 1823 г.: "Видишь ли ты иногда Чаадаева? Онъ вымылъ мит голову за "Пленника". Онъ находить, что онъ недовольно blasé. Чаадаевъ, по несчастію, знатокъ

были во всякомъ случав очень мрачны. Вскорв послв его отъёзда за границу, въ отвётъ на письмо, гдё онъ разсказываль о чувствъ глубокой радости, охватившемъ его на другой день по прівздв въ Брайтонъ, когда онъ гуляль по берегу моря, брать писаль ему 1): "Съ тобой это редко бываеть, можеть быть несколько леть этого съ тобой не было. Гипохондрія! Меланхолія! Почему, прочитавъ, что ты (возликовалъ), и я съ радости (возликовалъ). Стало быть, ты ожилъ или начинаешь оживать къ радостямъ земнымъ"; и дальше: "Если ты изъ чужихъ краевъ сюда прівдешь такой же больной и горькій, какъ быль, то тебя надо будеть послать ужь не въ Англію, а въ Сибирь. Кинь всѣ souçis, кидайся безъ всякой совъсти, безъ rétrospection, въ объятія радости, и будешь радость имъть. А то ты какъ-то все боишься вдругъ исцёлиться отъ моральной и физической болѣзни, — какъ-то тебѣ совѣстно... Чаадаевъ и за границу поъхалъ неохотно 2); изъ дальнъйшаго видно будетъ, что его физическое и нравственное состояніе тамъ не только не улучшилось, но ухудшилось.

Признаюсь, не безъ страха приступаю я къ изложенію упомянутаго дневника. Онъ такъ страненъ по формѣ, что даже простое описаніе его представляетъ почти неодолимыя трудности; что же до содержанія, то чисто-

въ этой части. Оживи его прекрасную душу, поэтъ!" и т. д. (*Cou.*, п. ред. П. А. Ефремова, 1903, т. VII, стр. 70).

<sup>1)</sup> Рукоп. письмо отъ 24-го октября 1823 г., не посланное.

<sup>2)</sup> А. И. Тургеневъ кн. П. А. Вяземскому, 25 сент. 1823 г. изъ Пстербурга: "О Чаадаевъ ничего не знаемъ: поъхалъ неохотно". Остаф. архивъ, П, 350.

духовное такъ тѣсно переплетено въ немъ съ патологическимъ, что мудрено рѣшить, кто имѣетъ больше правъ на него: психіатръ, или историкъ-психологъ.

Начать съ того, что это даже вовсе не дневникъ, а рядъ выписокъ на нѣмецкомъ языкѣ изъ двухъ сочиненій Штиллинга: Theorie der Geisterkunde, 1808 г., и дополненія къ ней, Apologie der Theorie der Geisterkunde, написаннаго Штиллингомъ нъсколько позднъе въ отвътъ на обвиненія, которыя навлекла на него первая книга. Эти выписки перемежаются собственными записями Чаадаева на французскомъ языкъ. Уцълѣвшій отрывокъ дневника представляетъ собою бѣловую копію и озаглавлень: Mémoire sur Geistkunde; онъ писанъ 23 и 24 августа 1824 года, переписанъ и дополненъ съ 26 января по 1 февраля 1825. Чаадаевъ каждый разъ чрезвычайно тщательно указываетъ даты какъ первоначальной записи, такъ и переписки набъло (напр.: 23 Août 1824, 10 h. du soir; après 8 heures du soir, и т. и., или: cop. incip. 31 генв. 1825 post 9<sup>1</sup>/4 ч., и т. п.). Почти вст выписки изъ Штиллинга снабжены въ полтвержденіе или поясненіе цитатами изъ Евангелія пофранцузски, однажды также изъ Вольтера, однажды изъ оды Ломоносова, и т. п., — и несколько разъ указано, когда были отмъчены — въроятно при чтеніи — выписываемыя изъ Штиллинга мѣста (напр.: Endroits marqués 5 Août 1824, и т. п.). Внутри выписокъ и собственныхъ записей Чаадаева-многочисленныя помътки въ скобкахъ, совершенно не поддающіяся чтенію; здісь вперемежку французскія, русскія, даже латинскія и англійскія слова, и вст слова сокращены, имена обозначены одними иниціалами, множество загадочных значков и цифръ. Это, очевидно, наибол и интимныя части дневника, которыя для посторонних и должны были оставаться тайною.

Надо долго вчитываться въ этотъ дневникъ, чтобы сквозь призму тяжелаго нервнаго разстройства разглядъть картину душевной драмы, совершавшейся въ Чаадаевѣ. На первый взглядъ его можно принять за продуктъ религіознаго помѣшательства; но это было бы заблужденіемъ: напротивъ, здѣсь все глубоко-серьезно.

Предъ нами дневникъ бдънія, которому училъ Штиллингъ. Мы застаемъ Чаадаева въ самомъ разгарѣ мистическаго стажа: онъ съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдить за тъмъ, какъ совершается сліяніе его души съ Божествомъ. Въ немъ происходитъ двойная работа: поскольку это сліяніе зависить отъ него самого, онъ старается во всемъ, даже въ мельчайшемъ своемъ поступкъ, слѣдовать волѣ Божьей; поэтому онъ взвѣшиваетъ каждое свое душевное движеніе съ точки зрѣнія его угодности Богу, а въ случаяхъ нерѣшимости молится о просвътлении своего ума и прибъгаетъ къ механическому средству съ цёлью узнать Божью волю: открываетъ наудачу Евангеліе и ищеть указанія въ томъ стихѣ, который какъ-разъ попался на глаза. Но главную работу дѣлаетъ въ его душѣ, помимо его сознанія, самъ Богъ; вотъ почему онъ съ такой бользненной тщательностью отмѣчаетъ всякое свое мимолетное ощущеніе, всякое смутное предчувствіе, элементарнъйшую мысль: все это для него-симптомы процесса, совершаемаго Богомъ въ глубинъ его сердца, и онъ жадно ищетъ въ нихъ шансовъ успѣха или неуспѣшности этого процесса. Ужасъ его положенія именно въ томъ, что онъ долженъ быть не только дѣятелемъ, но и нассивнымъ зрителемъ своего перерожденія: мало того, что его ежеминутно терзаетъ неизвѣстность, какую изъ двухъ своихъ мыслей ему слѣдуетъ предпочесть, какъ угодную Богу, но еще изнутри поднимаются всевозможныя ощущенія, изъ которыхъ каждое есть непреложный признакъ, законченный, безповоротный, неподвластный его волѣ моментъ въ борьбѣ между естествомъ и Богомъ, происходящей въ его душѣ. Отсюда острая душевная мука, которою сопровождается это бдѣніе; и какъ дѣятель, и какъ зритель, онъ ежеминутно переходитъ отъ надежды къ отчаянію, отъ увѣренности къ сомнѣнію, и все-время его жжетъ сознаніе, какъ страшно далекъ еще отъ него вожделѣнный миръ благодати.

 $26\,$ января 1825 года, въ  $9^{1}/_{4}$ ч. утра, Ча<br/>адаевъ записываетъ въ своемъ дневник<br/>ѣ:  $^{1})$ 

"24 января мною овладѣло сильное любопытство знать день, когда я впервые, въ 1822 году, началъ читать Угрозъ и. VII, потому что это было вѣроятно около 25 января; я знаю это по одной бумагѣ того времени, но не могъ точно опредѣлить день, когда приступилъ къ чтенію этой книги, и мнѣ очень хотѣлось этого. Потомъ мнѣ захотѣлось взглянуть дату, выставленную на первомъ томѣ Приключеній по смерти тѣмъ лицомъ, котовомъ томѣ Приключеній по смерти тѣмъ лицомъ, котовомъ

<sup>1)</sup> Упоминаемые здѣсь Угрозъ и. VII и Приключенія по смерти представляють собою два сочиненія Штиллинга, переведенныя подъ этими заглавіями на рус. яз. Лабзинымъ. Весь отрывокъ писанъ пофранцузски; только слова, напечатанныя въ текстѣ курсивомъ, писаны въ подлинникѣ по-русски.

рое подарило мий эту книгу; это оказалось 25 февраля 1822 г. Я имѣю при себѣ предисловіе къ этому сочиненію, и мит пришло на мысль перечитать эту книгу вмѣсто того, чтобы продолжать "Исторію церкви" Годо, которую я тогда читалъ. Будучи въ нерѣшительности, что мнь слъдуеть читать, я помолился Богу и открыль Евангеліе, гдѣ увидалъ слѣдующее мѣсто: "И если дѣлаете добро тѣмъ, которые вамъ дѣлаютъ добро, какая вамъ за то благодарность?" и т. д., Ев. Луки, VI, 33. Это мѣсто уже было отмѣчено 19 ноября 1823 г., и эта дата, чрезъ воспоминаніе объ обстоятельствѣ, при которомъ она была записана, внушила мнѣ рѣшеніе читать Приключенія по смерти, указавъ мнѣ, хотя еще и смутно, что это мой долгъ. Я забылъ еще сказать, что тотчасъ, какъ у меня явилась мысль перечитать Приключенія по смерти, я почувствоваль точно лучь упованія, что это чтеніе вернеть мив тв чувства радости, которыя я находилъ въ Іисусъ Христъ и Евангеліи въ первые три года моего обращенія и которыя были доведены до наивысшей степени чтеніемъ Угрозъ ч. VII около этого самаго времени, въ январѣ 1822 г. Но когда мнѣ смутно представилось мое нынъшнее состояніе, эта надежда превратилась въ горькое чувство отчаянія и печали, сжавшее миъ сердце до слезъ. Начавъ чтеніе, на стр. 16-ой мнъ пришло на умъ написать что-нибудь въ этомъ родъ и послать въ знакъ благодарности тому лицу, которое чрезъ эти два сочиненія—ч. VII Угроза и Приключенія по смерти — равно какъ и чрезъ другія произведенія Штиллинга, которыя оно побудило меня прочитать вскорт затъмъ, явилось наиболъе дъятельнымъ орудіемъ, какое

Господу угодно было употребить для моего спасенія. Эта мысль заставила меня трепетать отъ радости; я помолился Богу и открылъ Евангеліе, гдѣ увидѣлъ Лук. VIII, 13. Но вскоръ затъмъ я увидълъ также стихи 16, 25 п 27. Послѣдній напомниль мнѣ слѣдующее мѣсто: "возвратись въ домъ твой и разскажи, что сотворилъ тебѣ Богъ", ст. 39,-и въ то же время мнѣ уяснилась связь этихъ словъ съ Лук. VI, стихъ 33, который я тутъ увидълъ. Вскоръ затъмъ свътлое и мирное чувство подтвердило мит правильность моего решенія перечитать эту книгу. На стр. 45 мнв пришла мысль написать къ упомянутому лицу, и во мнѣ родилось нѣчто вродѣ предчувствія, заставившее меня тренетать отъ радости. Я открылъ Евангеліе и увидёлъ Лук. XVII, 13: "И громкимъ голосомъ говорили: Іисусъ Наставникъ, помилуй насъ!" Я закрылъ книгу, досадуя, что мнѣ не попалось ничего, относящагося до моего случая. Тутъ со мною сдёлался одинъ изъ моихъ обычныхъ припадковъ нечали и отчаянія, который заставиль бы меня тотчась прекратить только-что начатое чтеніе книги, если бы я не ощутилъ внутри себя остатка силы, который воспротивился этому. На слідующей страниці припадокъ сділался сильніве, такъ что и съ величайшей досадою бросилъ книгу. Тогда мой духъ обратился къ Богу съ изумленіемъ, смѣшаннымъ съ горечью и досадою о томъ, что Онъ почти безостановочно проводилъ меня чрезъ всѣ эти настроенія, точно съ цёлью сильнёе терзать мою душу, которая легче примирилась бы съ какимъ-нибудь опредѣленнымъ состояніемъ, каково бы оно ни было. Я положилъ книгу на мъсто, какъ бы ръшивъ не заниматься болъе ничъмъ.

Вскоръ принадокъ прошелъ, и я снова принялся за чтеніе, которое прервалось вчера на весь день и которое я сегодня, 26 января, продолжаль съ большимъ удовольствіемъ. На стр. 106-ой я началъ размышлять о томъ, что мнъ слъдуетъ послать упомянутой выше особъ, такъ какъ эта мысль не покидала меня, и наконецъ мой выборъ палъ на "Мемуаръ о Теоріи духовъ", лишь только мнѣ пришло на умъ списать его и послать по почтѣ. Эта мысль всецъло овладъла моей душой и наполнила меня яснымъ чувствомъ и радостью, заставившей меня трепетать, — но прежде, чѣмъ достать свою тетрадь, я бросился на колѣни, помолился Богу и открылъ Евангеліе, гдѣ увидѣлъ: "не бойтесь, ибо я возвѣщаю вамъ великую радость", Лук. II, 10. Я тотчасъ досталъ тетрадь и приготовиль все нужное, чтобы тотчась приняться за переписку. Первыми словами, которыя попались мив на глаза въ этомъ Мемуарв, были последнія слова, написанныя передъ нынфшней записью: Меіп Zeuge ist im Himmel. Теперь я хочу приступить къ перепискъ этого Мемуара.

"Я хотѣлъ начать, и именно съ первой страницы, когда мнѣ пришло на умъ посылать Мемуаръ частями и начать съ только-что написаннаго, прибавивъ изъ стараго сколько успѣю списать, для того, чтобы отослать какъ можно скорѣе. Это привело меня въ замѣшательство, вслѣдствіе чего я нѣсколько минутъ колебался; мои мысли спутались, такъ что я не зналъ, на что рѣшиться, и сидѣлъ, перелистывая эту тетрадь, гдѣ увидѣлъ слѣдующія слова: "стучите и отверзется". Я тотчасъ простерся ницъ, помолился и открылъ Евангеліе, гдѣ уви-

дѣлъ слѣдующія слова: *По сему будеть*, Лук. XVII, 30. Чувство, которое я ощутилъ, заставило меня отнести эти слова къ моей новой мысли, которую я и хочу привести въ исполненіе".

Картина, которую нарисовалъ здёсь Чаадаевъ, представляеть не какое-нибудь исключительное состояніе его духа, а одинъ изъ заурядныхъ моментовъ, какихъ полна теперь его жизнь. Случайно взглянувъ на одну изъ страницъ книги Штиллинга, онъ вдругъ испытываетъ ощущеніе, заставляющее его особенно отм'єтить на ней такуюто фразу. "Необыкновенно сильное впечатлѣніе" производить на него слъдующій эпизодь. Работая надъ какою-то статьею, онъ захотъль указать въ ней между прочимъ на ошибочное мнѣніе одного автора. Прежде чъмъ начать фразу, онъ открываетъ Евангеліе и видитъ слова Марка Х. 34: "И поругаются ему, и уязвять его, и оплюють его, и убіють его"; въ ту же минуту онъ ощутиль такое чувство, какъ будто кто-то дълаетъ ему ясный знакъ съ цълью удержать его отъ необдуманнаго поступка, могущаго повредить лицу, въ которомъ тотъ принимаетъ большое участіе. Это вызвало въ немъ такія мысли, какъ если бы ему сказали, что то, что онъ собирается написать, можетъ дать врагамъ упомянутаго автора поводъ унизить и осмѣять послѣдняго; поэтому онъ тотчасъ же отказался отъ своего намъренія.

Въ этой изнурительной раздвоенности духа должна была рѣшиться задача, превышающая человѣческія силы, — должна была быть искоренена изъ души та "самость", которая. по ученію мистиковъ, явилась слѣдствіемъ грѣхопаденія. Приходилось на практикѣ ежеминутно рѣшать

неразрѣшимый вопросъ о примиреніи свободы воли съ предопредѣленіемъ, и отъ этого зависѣла вся жизнь человѣка, больше того—спасеніе души. Приходилось напрягать всѣ душевныя силы, зная въ то же время, что никакія личныя усилія сами по себѣ не помогутъ, надо было—не убить въ себѣ волю, а достигнутъ того, чтобы она свободно слилась съ волею Христа, чтобы личный разумъ добровольно онѣмѣлъ въ Господѣ. Страшная антиномія—но зато и какая награда! По смерти—спасеніе, въ этой жизни—полный внутренній миръ и совершенная чистота, то состояніе святости, когда въ душѣ все молчитъ и раздается только голосъ Бога, когда всякое ощущеніе, всякая мысль, всякое хотѣніе являются чистымъ истеченіемъ Духа Христова, который тогда одинъ безъ помѣхи дѣйствуетъ въ человѣкѣ.

Душевныя состоянія Чаадаева, типичныя для всякаго мистика въ подготовительной стадіи, пріобрѣтали необыкновенную остроту благодаря глубокому нервному разстройству. Минутами онъ ликуетъ, предчувствуя близость перерожденія, но чаще имъ овладѣваетъ отчаяніе при мысли, какъ онъ еще далекъ отъ той внутренней цѣльности и свободы, отъ полнаго, ненарушимаго сліянія съ Христомъ, и эти безпрестанные переходы отъ восторга къ ужасу и обратно въ конецъ изнуряютъ его нервную систему. Въ связи съ одной цитатой изъ Штиллинга онъ записываетъ въ дневникѣ (около 11¹/2 час. утра): "Рядомъ со словами "Thron des Vaters und des Sohns" я приписалъ слово небо, и въ моемъ умѣ возникло ясное представленіе, вслѣдствіе котораго мнѣ показалось не столь страннымъ, какъ раньше, выраженіе:

"дамъ ему състь со мною на престолъ моемъ", Апокал. III, 21. Тогда я захотълъ отыскать это мъсто и сразу попалъ на него. Теперь я не могу вспомнить этого соображенія. Мои мысли опять какъ бы скованы. Вставъ, я не чувствовалъ никакого влеченія къ Богу, молился съ трудомъ, малъйшая вещь сердила меня, безпокойныя мысли раздражали меня противъ другихъ, наконецъ я впалъ въ изнеможеніе, соединенное съ болъзненной слабостью въ рукахъ. Совершенно ничтожная помъха заставила меня горько плакать. Столь же незначительное обстоятельство успокоило меня. Я и теперь ощущаю боль и внутреннюю тревогу, связанную съ разстройствомъ мысли".

Что же сдълало Чаадаева мистикомъ? Что побъдило этотъ гордый умъ и заставило его пойти въ рабство религіозно-метафизической системъ, не опиравшейся ни на доводы разума, ни на данныя науки, и искать критерія не въ своемъ сознаніи и даже не въ непосредственномъ чувствь, а въ указаніяхъ наудачу раскрытаго стиха или буквальномъ толкованім евангельскихъ текстовъ? Чаадаевъ уже раньше сталь върующимь и онь дъйствительно быль нервно боленъ, -- но ни то, ни другое не можетъ объяснить этого страннаго самоотреченія сильнаго ума. Объясненія требуеть не самое увлеченіе Чаадаева мистическимъ идеаломъ: этотъ идеалъ не можетъ не влечь къ себѣ всякаго истинно-върующаго человѣка, потому что въ немъ-высшій расцвътъ религіознаго чувства и только онъ заслуживаетъ названія религіи, въ противоположность всемъ такъ называемымъ нравственнымъ религіямъ. Но между внутреннимъ влеченіемъ къ этому идеалу и

тъмъ паническимъ чувствомъ, которое овладъло Чаадаева евымъ. — большая разница. Что-то заставляетъ Чаадаева продълывать всю нелъпую мистическую практику, судорожно спъшить, калъчить въ себъ все живое и насильно гнать свою душу къ вратамъ спасенія. Для этого мало было одной въры, даже въ соединеніи съ острымъ психозомъ.

Здѣсь сказалось прямое дѣйствіе мистической литературы и въ частности Штиллинга. Подъ этимъ вліяніемъ вѣра, физическая болѣзнь и нервное разстройство родили въ Чаадаевѣ чувство, могущество котораго слишкомъ хорошо извѣстно исторіи: страхъ смерти или, точнѣе, загробнаго возмедія.

Излагая выше ученіе Штиллинга, мы основывались именно на тъхъ двухъ его сочиненіяхъ, которыя, по признанію Чаадаева, оказали на него наибольшее вліяніе: седьмой части Угроза Септовостокова и трехтомныхъ Приключеніяхъ по смерти: значитъ, читатель уже знакомъ съ кругомъ идей, въ которомъ вращался теперь Чаадаевъ. Мы видъли, что страхъ загробной кары занимаеть въ этой системъ центральное мъсто. Лабзинъ выбраль мъткое заглавіе для своего перевода. Сочиненіе Штиллинга называется: "Der graue Mann"; онъ ведетъ свою проповъдь какъ бы отъ лица нѣкоего таинственнаго "сѣраго человѣка". который долженъ олицетворять собою, повидимому, религіозное сознаніе человічества: Лабзинъ назвалъ его - Угрозъ по главному качеству, Септовостоковъ-по происхожденію. И дійствительно, всі его увѣщанія-угрозы, и предметомъ угрозъ всегда служить загробная жизнь: страхомъ смерти Штиллингъ терроризируетъ своихъ читателей.

Дневникъ Чаадаева показываетъ его намъ всецѣло охваченнымъ этой тревогой: она превратилась для него въ манію, она опредѣляетъ теперь все содержаніе его душевной жизни. Мысль о загробной карѣ преслѣдуетъ его неотступно, онъ обезумѣлъ отъ ужаса: скорѣе, скорѣе, нельзя медлить минуты, надо сейчасъ спастись, чтобы не умереть въ грѣхѣ. И тутъ уже никакая цѣна не кажется слишкомъ дорогой, никакая предосторожность излишней, и нѣтъ такого грубаго суевѣрія, которому онъ не былъ бы готовъ слѣдовать, разъ оно стоитъ въ какой-нибудь связи съ представленіемъ о загробной жизни.—тѣмъ болѣе, что, какъ онъ однажды отмѣчаетъ, въ области сверхчувственнаго разумъ и наука безсильны

Съ полной вѣрою, подкрѣпляя каждый параграфъ ссылкой на подтверждающее мѣсто Евангелія, при чемъ евангельскіе тексты толкуются, смотря по надобности, то буквально, то символически, онъ выписываетъ изъ "Теоріи духовѣдѣнія" Штиллинга:

"Неизмѣримый эфиръ, наполняющій все пространство нашего мірозданія, есть сфера духовъ, въ которой они и обитаютъ. Особенно оболочка испареній, окружающая нашу землю, и толща послѣдней до ея центра является—всего болѣе ночью — мѣстомъ пребыванія падшихъ ангеловъ и душъ тѣхъ людей, которые умерли необращенными.

"Предъ наступленіемъ царства Божія воздухъ очистится отъ всѣхъ злыхъ духовъ; они будутъ низвергнуты въ большую процасть, находящуюся внутри земли.

"Гдт ваше сокровище, тамъ ваше сердце. Души. еще не умершія для міра, остаются и внизу въ темныхъ пространствахъ, и если онъ покорствовали плотскимъ утъхамъ, то онъ осуждены пребывать при своемъ тълъ въ гробу.

"Души истинныхъ христіанъ, шедшихъ здѣсь путемъ совершенствованія и умершихъ съ истинною вѣрою во Іисуса Христа и въ Его милосердіе и съ полнымъ отреченіемъ отъ всего земного, тотчасъ по пробужденіи отъ дремоты смерти воспріемлются ангелами и безъ задержки уводятся ими въ чистыя пространства свѣта, гдѣ вкушаютъ полное блаженство. Напротивъ, души нечестивыхъ тотчасъ по выходѣ изъ тѣла окружаютъ злые духи, которые всячески терзаютъ ихъ; чѣмъ безбожнѣе онѣ были, тѣмъ глубже погружаются онѣ въ пропасть. Ихъ страданія ужасны. Поэтому слѣдуетъ заблаговременно, и чѣмъ раньше, тѣмъ лучше, освободиться отъ всякой привязанности къ земному.

"Что же касается легкомыслія, съ которымъ иные отсрочиваютъ свое обращеніе даже до безконечности, то я прошу только подумать, способны ли такія страшныя привидѣнія, являющіяся темною полночью, въ ужасныхъ образахъ, со всѣми признаками жесточайшихъ мукъ и жалобами на свое несчастное состояніе, на свою жизнь въ гробахъ, въ уединенныхъ склепахъ, о-бокъ съ терзающими ихъ злыми духами, побудить и самаго легкомысленнаго отложить свое раскаяніе и обращеніе до тѣхъ поръ, пока и онъ попадетъ въ такое ужасное положеніе?"

Во все это Чаадаевъ теперь твердо въритъ. Онъ не допускаетъ и сомивнія въ томъ, что души умершихъ людей ведутъ вполнъ реальное существованіе; онъ вспоминаетъ даже, что смутно чувствовалъ это и раньше:

"Я вспоминаю, что до перемѣны моихъ взглядовъ на христіанство, въ то время, когда я сомнѣвался во всемъ и всего меньше върилъ въ привидънія, я тъмъ не менъе испытываль иногда въ темнотъ сильнъйшій страхь; не то, что бы я въ такія минуты в вриль въ возможность подобныхъ вещей, но я боялся, чтобы воображение не представило мнѣ какого-нибудь призрака, какъ нѣчто реальное". Теперь онъ читаетъ у Штиллинга "документально завъренную исторію объ одномъ человъкъ, который, законавъ при жизни деньги, уже 120 лътъ не находить покоя за гробомъ и неотступно преслъдуетъ дальняго своего потомка мольбою — вырыть изъ земли эти деньги, чтобы его душа наконецъ могла успокоиться, и страданія этой б'єдной души приводять его въ содроганіе. По поводу этой исторіи ("Theorie der Geisterkunde" § 182) онъ пишетъ въ дневникъ: "Единая мысль о состояній души, сохраняющей за гробомъ привязанность къ мірскимъ вещамъ, которыя она покинула, показалась мнѣ въ разсказѣ § 182 столь устрашающей, что я началъ серьезно наблюдать за моимъ собственнымъ состояніемъ и искоренять въ себѣ первые зародыши всякаго чувства, противнаго единому стремленію, которое непрестанно должна сохранять душа, -- стремленію къ царству Божію и правдю Его (Мато. VI, 33)". Онъ зам'ячаетъ у Марка II, 10 слова: "Сынъ Человъческій имъетъ власть на земль прощать грахи", вспоминаетъ при этомъ толькочто прочитанное у Штиллинга замѣчаніе, что Христосъ выражается точно, не употребляя ни однимъ словомъ больше или меньше, чъмъ слъдуетъ, — и, сопоставляя все это съ Лук. XII. 59: "не выйдень оттуда, пока не отдашь и послѣдняго обола", приходить къ заключенію, "что отпущеніе грѣховъ можетъ быть получено лишь въ настоящей жизни, но что въ будущей придется уплатить до послѣдняго обола". Его умъ парализованъ почти физическимъ страхомъ.

## V.

Разсмотрѣнные отрывки дневника писаны Чаадаевымъ, какъ сказано, уже за границею; но судя по нѣкоторымъ намекамъ, мистическія настроенія были въ немъ очень сильны еще задолго до отъѣзда. Онъ упоминаетъ о какихъ-то заблужденіяхъ, внушенныхъ ему духомъ, который весьма явственно господствовалъ надъ нимъ съ 25 декабря 1822 года, при чемъ онъ до 17 апрѣля 1823 года даже нимало не догадывался объ этомъ. Упомянутый выше случай съ какимъ-то авторомъ также относится еще къ веснѣ 1823 года. Мы видѣли выше, что съ сочиненіями Штиллинга Чаадаевъ познакомился въ самомъ началѣ 1822 г.

О заграничномъ путешествіи Чаадаева почти ничего неизв'єстно. Единственный челов'єкъ, встр'єчавшійся съ нимъ за границей и оставившій воспоминаніе объ этихъ встр'єчахъ — Д. Н. Свербеевъ, — конечно и не догадывается о душевной драм'є, которую переживалъ въ это время Чаадаевъ: Чаадаевъ былъ гордъ и великій мастеръ безсл'єдно прятать свое личное чувство подъ маскою св'єтской холодности. Недоступность, важность, безукоризненное изящество манеръ и одежды, загадочное молчаніе, презр'єніе ко всему русскому — вотъ черты, ко-

торыми характеризуетъ его Свербеевъ <sup>1</sup>) (они встрѣчались въ Бернѣ осенью 1824 года, т.-е. какъ разъ въ то время, къ которому относится дневникъ Чаадаева); онъ прибавляетъ еще, что Чаадаевъ уже тогда "налагалъ своимъ присутствіемъ каждому какое-то къ себѣ уваженіе. Все передъ нимъ какъ будто преклонялось и какъ бы сговаривалось извинять въ немъ странности его обращенія".

Въ нашемъ распоряжении находится 26 ненапечатанныхъ доселѣ писемъ Чаадаева къ его брату за время путешествія. Они цѣнны уже тѣмъ, что по нимъ впервые можетъ быть установленъ заграничный маршрутъ Чаадаева <sup>2</sup>).

Онъ ѣхалъ, главнымъ образомъ, по настоянію тетки и брата, съ цѣлью поправить разстроенное здоровье. 2 іюля 1823 г. онъ пишетъ брату изъ Петербурга, что взялъ мѣсто на любекскомъ суднѣ "Ноffnung", имѣющемъ отойти изъ Кронштадта два дня спустя: онъ ѣдетъ въ Гамбургъ, чтобы тамъ, въ сосѣднемъ Кукставенѣ, мѣсяца полтора купаться въ морѣ; это совѣтуетъ ему петербургскій докторъ Миллеръ, великій человѣкъ, объявившій ему, что въ немъ все нервическое, даже слабость желудка. Но 5-го числа, изъ Кронштадта, онъ сообщаетъ, что любекское судно оказалось грязнымъ и тѣснымъ и что, увидѣвъ здѣсь англійскій корабль, идущій прямо въ Лондонъ, онъ былъ плѣненъ его удобствами и рѣшилъ ѣхать на немъ. "Ты вѣрно спросишь,

<sup>1)</sup> Записки Д. Н. Свербеева, М., 1899, т. II, стр. 236, 240.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) За сообщение этихъ писемъ приношу искреннюю благодарность кн. А. В. Звенигородскому.

что же ванны морскія? Да развѣ въ Англіи нѣтъ моря?"

Морское путеществіе оказалось очень неудачнымъ: въ Балтійскомъ морѣ корабль былъ застигнутъ бурями, 17 дней носился по морю вдоль норвежскихъ и англійскихъ береговъ, и наконецъ, вмѣсто Лондона, присталъ миль за полтораста отъ него, близъ Ярмута, въ графствѣ Норфолькскомъ. Посѣтивъ Лондонъ и не найдя въ немъ ничего любопытнаго, кромъ его обширности и парковъ, Чаадаевъ поспѣшилъ въ Брайтонъ; но морскія купанья не принесли ему пользы; нѣкоторое время онъ прожиль въ деревнъ Сомтингъ, въ нъсколькихъ миляхъ отъ Брайтона; здёсь его здоровье еще больше разстроилось, и онъ перевхаль въ сосвдній городъ Ворзингъ, гдѣ какой-то докторъ его "воскресилъ". Изъ Ворзинга онъ вздилъ въ Портсмутъ, на о. Уайтъ и по другимъ живописнымъ мъстамъ; проживъ въ Ворзингъ мъсяцъ, онъ, приблизительно въ началъ октября, перебрался въ Лондонъ, а въ концъ года былъ уже въ Парижъ, гдъ прожилъ зиму, весну и лъто. Осенью онъ пустился въ Швейцарію, былъ въ Бернѣ и Женевѣ, отсюда чрезъ Миланъ направился въ Римъ, куда прівхалъ въ концв марта 1825 г.; здёсь онъ жилъ вмёстё съ Н. и С. И. Тургеневыми 1). Сирокко, котораго такъ боялся и Гоголь,

<sup>1)</sup> Въ Тургеневскомъ архивѣ, въ Академіи Наукъ, находится рукоп. письмо Чаадаева къ Н. И. Тургеневу изъ Флоренціи, отъ 6 февраля, безъ сомнѣнія 1825 г.: "Любезный Николай Ивановичъ! Мнѣ сейчасъ сказали, что вы были здѣсь тому мѣсяца два пазадъ, а отсюда поѣхали въ Римъ и Неаполь. Мнѣ и въ голову не приходило, что вы странствуете, — съ Петербургомъ я пикакого сноше-

выгналъ его изъ Рима; 25 мая онъ пишетъ изъ Флоренціи, что черезъ два дня вдетъ на лвченіе въ Карлсбадъ. Однако во Флоренціи онъ остается двв недвли, оттуда вдетъ въ Венецію, затвмъ въ Верону, черезъ Тироль въ Мюнхенъ, и въ Карлсбадъ попадаетъ только черезъ мвсяцъ. Здвсь, живя опять съ Н. И. Тургеневымъ 1), онъ усердно лвчился все лвто, потомъ перевхалъ для Nachkur въ Дрезденъ, здвсь расхворался и застрялъ больше, чвмъ на полгода.—до середины йоня 1826 года, когда, наконецъ, пустился въ обратный путь домой.

Эти письма не содержать никакихъ прямыхъ свѣдѣній о душевной борьбѣ Чаадаева, и это объясняется не только ихъ родственно-дѣловымъ характеромъ и обычною скрытностью Чаадаева, но еще и особенной причиной, на которой необходимо остановиться.

Чавдаевъ нѣжно любитъ тетку и брата и до нѣкоторой степени даже чувствуетъ себя виноватымъ передъ ними. въ особенности передъ братомъ, за тревогу, ко-

нія не имѣю и писемъ ни откуда не получаю, кромѣ какъ изъ деревни отъ брата. — Скажите, гдѣ можно намъ будетъ свидѣться? — Напишите ко мнѣ, когда гдѣ вы будете; такъ какъ я шатаюсь по свѣту безъ всякой цѣли, то могу пріѣхать куда прикажете. Если назадъ поѣдете чрезъ Флоренцію, то я пожалуй подожду васъ здѣсь; на всякій случай, прежде шести недѣль отсюда не выѣду, — если до того не получу отъ васъ назначенія. На возвратномъ пути не заѣдете ли еще разъ въ Римъ? всего бы лучше намъ тамъ свидѣться, — могли бы поболѣе побыть вмѣстѣ. Впрочемъ, своего плана для меня рады Бога не нарушайте — у меня никакого нѣтъ, слѣд. мнѣ должно сообразиться съ вашимъ удобствомъ, а не вамъ съ моимъ". — Полписано: "Вашъ старый другъ П. Чаадаевъ".

<sup>\*) &</sup>quot;Р. Стар." 1900, декабрь, стр. 583.

торую причиняеть имъ своимъ отсутствіемъ, и за заботы по присылкъ денегъ. Его письма полны безпокойства о здоровь брата, объ отсутстви писемъ и пр. "Повъришь ли", пишетъ онъ однажды, "не могу вспомнить про васъ безъ слезъ. Когда хожу по городу въ сумеркахъ, то всякаго человъка въ длиннополомъ сюртукъ и въ шапкъ принимаю за тебя". Онъ знаетъ, что и они живуть въ безпрерывной тревогъ за него, главноеза его здоровье, и потому старается въ письмахъ казаться бодрымъ и даже веселымъ. Поэтому его письма представляють собою своего рода систематическій обмань, очень обычный спутникъ пугливо-нѣжной семейственности. Разумъется, этотъ обманъ не всегда удается скрыть: задержался на мъстъ лишнихъ два мъсяца или не писалъ долго по болъзни, - необходимо сказать настоящую причину; тогда брату приходится читать такія признанія: "Отгадай, мой милый, зачёмъ къ теб'в цишу! чтобы сказать тебѣ, что наконецъ я здоровъ. Я писалъ къ вамъ нѣсколько разъ, что здоровье мое поправляется; я васъ обманываль, насилу жиль!" или: "Нечего дылать, надобно тебф написать, что стало мнф хуже", и т. п. Обыкновенно же его письма — самаго успокоительнаго свойства, о своемъ здоровь онъ пишетъ какъ бы мимоходомъ, увѣряетъ даже, что едва ли не каждый день посъщаетъ Théâtre Français, и т. д. При такихъ условіяхъ не удивительно, что онъ ничего не говорить и о своихъ настроеніяхъ; для тетки и брата это былъ, повидимому, главный предметь безпокойства.

Но стоить вчитаться въ эти письма, и, взятыя въ цъломъ, они дадуть ясное понятіе о нравственномъ состояніи Чаадаева за изучаемый періодъ. Онъ все время лачится, и все безъ успаха. Галль вылачиваеть его отъ ипохондрій, а къ концу путешествія его душевное состояніе ужасно. Этотъ странный туристъ долгіе мфсяцы проводить въ полномъ уединеніи, притомъ не только въ англійской деревушкѣ или захолустномъ Ворзингѣ: несмотря на то, что въ Парижѣ множество его знакомыхърусскихъ, онъ никого изъ нихъ не видитъ и живетъ "какъ будто на Кисловкъ". Онъ и въ Италію ъдетъ "безъ большой охоты", только чтобы "отделаться". Его гнетуть какія-то мучительныя настроенія. Попавъ наконецъ въ Англію послѣ опаснаго морского путешествія, онъ три недѣли не можетъ принудить себя написать домой первое письмо, —вещь совершенно непостижимая, потому что онъ хорошо зналъ, какъ тревожатся о немъ тетка и брать, прочитавъ въ газетъ о буряхъ, свиръпствовавшихъ въ Балтикъ. "Сознаюсь, что я извергъ, недостойный видать день, хотя бы и туманный англійскій день. Дай Богъ, чтобы письмо мое дошло къ вамъ прежде газетныхъ извъстій"; а онъ въ это время ничъмъ не былъ развлеченъ, — онъ жилъ въ Сомтингъ. Написавъ въ Лондонъ письмо къ брату, онъ отсылаетъ его только изъ Парижа, полтора мъсяца спустя: "Не спрашивай, почему оно не было послано въ свое время. Не знаю, а думаю, что отъ лѣни. Никакъ не умълъ всего сказать, что хотълъ. Все собирался заключить и не умълъ". "Я тебъ сказалъ", пишеть онъ въ другой разъ, "что, писавши къ тебъ, мараю и поправляю, какъ будто пишу къ любовницѣ; ты надъ этимъ смъешься и приписываешь это тщеславію. Теперь повторяю тебф еще разъ то же самое и увфряю тебя,

что это письмо начиналъ сто разъ, то по-французски то по-русски. Не хочу тебѣ сказать ничего, кромѣ необходимыхъ вещей и чувствъ самыхъ простыхъ: дружбы и любви, но словъ ни на что не нахожу и съ досадою бросаю перо. Суди это какъ хочешъ".

Онъ конечно не напишетъ брату о той страшной душевной пыткѣ, которой полны его дни, но направленіе его мыслей не разъ сказывается въ его письмахъ. "Я знаю, что не стою твоего уваженія, следовательно и дружбы, -я себя разглядёль и вижу, что никуда не гожусь, —но неужто и жалости не стою? " Нѣсколько разъ, говоря о какомъ-нибудь отрадномъ чувствъ, онъ замъчаетъ: не знаю, чъмъ заслужилъ я отъ Бога такую милость. Но всего сильнъе сказывается, конечно, его сильнъйшее чувство этого времени: чувство или мысль о смерти. Разсказавъ объ опасности, грозившей ему на морѣ во время долгаго переѣзда изъ Кронштадта въ Англію, онъ прибавляетъ: "Впрочемъ, я почитаю великою милостію Бога, что Онъ мнѣ далъ прожить слишкомъ поливсяца съ безпрестанною гибелью передъ глазами!" Годъ спустя онъ пишетъ брату по поводу нетербургскаго наводненія 7 ноября 1824 года: "Я здісь узналъ про ужасное бъдствіе, постигшее Петербургъ; волосы у меня стали дыбомъ. Руссо писалъ Волтеру по случаю Лисбонскаго землетрясенія — люди всему сами виноваты; зачёмъ живутъ они и тёснятся въ городахъ и въ высокихъ мазанкахъ! Безумная философія! Конечно, не самъ Богъ, — честолюбіе и корыстолюбіе людей воздвигли Петербургъ, но какое дѣло до этого! развѣ тотъ, кто сотворилъ міръ, не можетъ, когда захочетъ, и весь

его превратить въ прахъ! Конечно, мы не должны себя сами губить, но первое наше правило должно быть не бѣды избѣгать, а не заслуживать ее. Я плакалъ, какъ ребенокъ, читая газеты. — Это горе такъ велико, что я было за нимъ позабылъ свое собственное, то-есть твое; но что наше горе передъ этимъ! Страшно подумать, — изъ этихъ тысячъ людей, которыхъ болѣе нѣтъ, сколько погибло въ минуту преступныхъ мыслей и дѣлъ! Какъ явятся они предъ Богомъ!"

Это пишетъ не единомышленникъ Якушкина и Муравьева-Апостола, а ученикъ Штиллинга: въ громадномъ общественномъ бѣдствін, въ гибели сотенъ людей и разореніи тысячъ, предъ нимъ встаетъ одинъ вопросъ: о Божьемъ гнѣвѣ и загробномъ возмездіи.

## VI.

При томъ настроеніи, въ которомъ находился Чаадаевъ, трехлѣтнее заграничное лѣченіе, разумѣется, не
принесло ему никакой пользы; онъ возвращался въ Россію больнѣе и горше прежняго. Совмѣстная жизнь съ
Н. Тургеневымъ въ Карлсбадѣ, повидимому, на время
оживила его, но, переѣхавъ отсюда въ Дрезденъ, онъ
окончательно разнемогся. Его письма изъ Дрездена,
гдѣ онъ, вмѣсто предположенныхъ шести недѣль, принужденъ былъ провести <sup>3</sup>/4 года, полны уже откровенныхъ извѣстій о болѣзняхъ и крайнемъ уныніи. У него
открылся ревматизмъ въ головѣ, голова кружится день
и ночь, желудокъ не варитъ, его бьетъ лихорадка; въ
апрѣлѣ (1826 г.). извиняясь за долгое молчаніе, онъ со-

общаеть, что быль "очень болень и вовсе не надѣялся выздоровѣть... Увѣряю тебя, что быль въ такомъ разслабленіи тѣлесномъ и душевномъ, что точно не быль въ силахъ къ вамъ писатъ". Его настроеніе ужасно. "Больше ничего не желалъ бы, какъ столько силы, чтобы до васъ могъ добраться, а тамъ жить съ вами здоровому или больному мнѣ бы было все равно". "Когда я васъ увижу? Почему надѣюсь?—какое имѣю право надѣяться?" "Что чувствую, что перечувствовалъ во все это время— не могу тебѣ сказать; за то, что не впалъ отчаяніе, что осталась во мнѣ надежда васъ увидать—остального вѣка не достанетъ на молитвы".

Наконецъ, въ половинѣ іюня онъ выѣхалъ изъ Дрездена, направляясь домой. Послѣднее его письмо къ брату мисано съ дороги, изъ Брестъ-Литовска: онъ сообщаетъ, что въ Баршавѣ по болѣзни прожилъ двѣ недѣли и что вотъ уже двѣ недѣли живетъ здѣсь, ожидая возвращенія своихъ бумагъ, взятыхъ у него при обыскѣ.

Напечатанные недавно всеподданнъйшній рапортъ вел. кн. Константина Павловича отъ 21 іюля 1826 г. и протоколь допроса, которому подвергнуть быль Чаадаевь 1), проливають свъть на этоть эпизодъ. Оказывается, что великій князь, получивъ отъ варшавской секретной полиціи донесеніе о прибытіи Чаадаева изъ-за границы и зная о его близости съ Тургеневыми и поъздкъ въ Троппау, тогда же сообщиль объ этомъ государю, приказавъ вмъсть съ тьмъ учредить за Чаадаевымъ въ Варшавъ тайный надзоръ, а по пріъздъ въ Брестъ-Литовскъ

<sup>1) &</sup>quot;Р. Стар." 1900, декабрь, стр. 583 и сл.

тщательно осмотрѣть его бумаги. При обыскѣ въ Брестѣ у Чаадаева были найдены разныя недозволенныя книги, возмутительные стихи и пр., а главное — письма, обнаружившія его связи съ нѣкоторыми обвиняемыми по дѣлу 14 декабря: съ Н. Тургеневымъ, Муравьевыми и кн. Трубецкимъ. Препровождая государю эти письма и списокъ найденныхъ книгъ, великій князь доносилъ, что до разрѣшенія его величества приказалъ не выпускать Чаадаева изъ Брестъ-Литовска и имѣть за нимъ секретный полицейскій надзоръ.

Чаадаеву пришлось долго ждать: его письмо къ брату помѣчено 1 августа, а допросъ съ него былъ снятъ только 26 августа. Его допрашивали объ отношеніяхъ къ разнымъ декабристамъ, о письмахъ Н. Тургенева, о найденныхъ у него стихахъ, объ его участіи въ масонской ложѣ и пр. Кончилось тѣмъ, что Чаадаева освободили, однако московскому военному генералъ-губернатору поручено было имѣть за нимъ бдительный надзоръ. Мало того: нашли нужнымъ произвести обыскъ и у его брата, Михаила Яковлевича ¹). Дальнѣйшихъ послѣдствій это дѣло не имѣло, впрочемъ, ни для того, ни для другого.

## VII.

"Возвратясь изъ путешествія, Чаадаевъ поселился въ Москвѣ и вскорѣ, по причинамъ едва ли кому извѣстнымъ, подвергъ себя добровольному затворничеству, не видался ни съ кѣмъ, и нечаянно встрѣчаясь въ еже-

¹) "Р. Арх." 1875, № 8, стр. 453.

дневныхъ своихъ прогулкахъ по городу съ людьми самыми ему близкими, явно отъ нихъ убѣгалъ или надвигалъ себѣ на лобъ шляпу, чтобы его не узнавали". Это свидѣтельство современника Свербеева 1) подтверждаютъ и Жихаревъ и Лонгиновъ: въ ближайшіе годы (1826—30) Чаадаевъ поддался мрачному настроенію духа, сдѣлался одинокимъ, угрюмымъ нелюдимомъ, ему грозили помѣшательство и маразмъ 2). Самъ Чаадаевъ позднѣе признавался гр. Строгонову, что писалъ свое "Философическое письмо" (1829) "по возвращеніи изъ чужихъ краевъ, во время сумасшествія, въ припадкахъ котораго онъ посягалъ на собственную свою жизнь" 3).

Мы никогда не узнаемъ, какія муки нервнаго недомоганія, мнительности и отчаянія переживалъ Чаадаевъ въ эти годы. Безъ сомнѣнія, въ немъ продолжалась та тяжкая внутренняя работа, о которой выше шла рѣчъ; и къ этой личной причинѣ его страданій присоединилась теперь другая, не личная.

При томъ направленіи, которое приняли мысли Чаадаева съ начала 20-хъ годовъ, общественные интересы, конечно, должны были отойти для него на второй планъ; но заглохнуть совсѣмъ они не могли. Вся психика Чаадаева коренилась въ почвѣ Александровскаго времени

<sup>1)</sup> Записки, т. II, стр. 394.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Жихаревъ въ "В. Евр." 1871, сентябрь, стр. 15; Лонгиновъ въ "Рус. Въст." 1862, ноябрь, стр. 141.

<sup>3)</sup> Письмо Д. Давыдова къ Пушкину (цитирую по ст. Лонгинова въ "Русск. Вѣсти." 1860, мартъ I, "Соврем. Лѣт." стр. 22).— Срави. также письмо Чаадаева къ гр. Строгонову, "В. Евр." 1874, № 7, стр. 86.

и до его зрѣлыхъ лѣтъ питалась тѣми самыми соками. которые взрастили дѣятелей 14 декабря. Люди его поколбнія, его друзья и сверстники, знали одну страсть, имъли одну жизненную цъль-общественность, и мы видъли, таковъ былъ въ петербургскій періодъ своей жизни и Чаадаевъ. Онъ останется такимъ всю жизнь, и все, что онъ сдълаетъ, будетъ имъть своимъ объектомъ не личность, а общество. Не замерло въ немъ гражданское чувство и тогда, когда онъ весь отдался религіозному исканію: этому порукой его продолжительное сожительство за границей съ Н. И. Тургеневымъ, типичнымъ однодумомъ освободительнаго движенія. У насъ есть и прямое свидѣтельство. Самое яркое воспоминаніе, сохранившееся у Свербеева о его встрѣчахъ съ Чаадаевымъ въ Бернѣ, это-воспоминание о страстномъ негодовании. съ какимъ молчаливый обыкновенно Чаадаевъ "въ немногихъ словахъ" клеймилъ все русское: "Онъ не скрываль въ своихъ рѣзкихъ выходкахъ глубочайшаго презрѣнія ко всему нашему прошедшему и настоящему и рфшительно отчаявался въ будущемъ. Онъ обзывалъ Аракчеева злодфемъ, высшихъ властей военныхъ и гражданскихъ — взяточниками, дворянъ — подлыми холопами, духовныхъ — невѣждами, все остальное — коснѣющимъ н пресмыкающимся въ рабствъ "); это записано по памяти много льтъ спустя, но общее впечатльние несомныно запомнилось върно. Само собой разумъется, что трехлътнее пребываніе въ культурнѣйшихъ странахъ Запалной

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ibid., стр. 237.

Европы должно было еще усилить въ Чаадаевѣ этотъ горькій стыдъ за Россію.

Переломъ, совершившійся въ міровозэріній Чаадаева, не заглушилъ въ немъ общественнаго интереса, но направилъ последній по другому, чемъ раньше, руслу. Очень въроятно, что его уже и прежде не удовлетворяла та узко-раціоналистическая основа, на которую опирался политическій идеализмъ его петербургскихъ друзей, и что онъ сходился съ ними скорфе въ общихъ практическихъ требованіяхъ, нежели во взглядахъ на сущность прогресса. Теперь, подъ вліяніемъ новыхъ чувствъ и идей, охватившихъ его съ такой силой, этотъ посладній вопрось естественно должень быль пріобрасти въ его глазахъ особенное значеніе, и уже очень рано намѣчается путь, по которому онъ придетъ поздне къ своей историко-философской теоріи. Среди бумагъ Чаадаева въ Румянцовскомъ музећ сохранилось рекомендательное письмо, данное ему 31 января 1825 г. англійскимъ миссіонеромъ Чарльзомъ Кукомъ къ нѣкоему Марріоту въ Лондонь; Кукъ рекомендуетъ его, какъ человъка, ъдущаго въ Англію съ цълью изучить причины нравственнаго благосостоянія Англіи и возможность привитія ихъ къ Россіи (with the intention of examining the causes of our Moral Prosperity, and the possibility of applying them to his native country, Russia). Capoшенный объ этомъ письмѣ на допросѣ въ Брестѣ (оно было найдено у него при обыскъ), Чаадаевъ показалъ, что познакомился съ Кукомъ во Флоренціи при его протакть изъ Іерусалима во Францію. "Такть какть вств его мысли и весь кругъ дъйствій обращены были къ религій, то всё разговоры мой съ нимъ относились до сего предмета. Благоденствіе Англій приписываль онъ всеобще распространенному тамъ духу вёры. Я же съ своей стороны говориль ему съ горестію о недостатке вёры въ народё русскомъ, особенно въ высшихъ классахъ. По сему случаю даль онъ миё письмо къ пріятелю своему въ Лондонъ съ тёмъ, чтобы онъ могъ познакомить меня болье съ нравственнымъ расположеніемъ народа въ Англій 1. Мысль о томъ, что западные народы въ поискахъ царства Божія попутно обрёли и свободу, и благосостояніе, является однимъ изъ основныхъ положеній "Философическихъ писемъ" Чаадаева.

Чаадаевъ вернулся въ Россію тотчасъ послѣ декабрьскаго разгрома, и то, что онъ увидѣлъ здѣсь, должно было казаться ему смертнымъ приговоромъ для всего народа и для него самого. Его ближайшіе друзья были заживо погребены въ тюремныхъ казематахъ, Петербургъ и Москва стали пусты для него: мало того, вмѣстѣ съ этими людьми изъ русской жизни, казалось, было вырвано все, что еще напоминало о запросахъ духа, о жаждѣ высшихъ благъ, даже просто о человѣческомъ достоинствѣ, — остался только тупой и циничный матеріализмъ, равносильный моральному гніенію. Легко понять, какъ задыхался въ этой атмосферѣ Чаадаевъ, съ его тонкой исихической организаціей, весь поглощенный интересами духа. и сколько гнѣва и безнадежности должно было

<sup>1) &</sup>quot;Р. Стар." 1900, декабрь, стр. 586. Чаадаевъ послѣ того уже не ѣздилъ въ Англію, и письмо осталось у него. Оно, очевидно, было возвращено ему послѣ допроса.

накопиться въ его сердцѣ, —если даже у человѣка, несравненно болѣе родственнаго окружающему быту, у П. А. Вяземскаго, могло вырваться въ 1828 году замѣчаніе, что истинный русскій патріотизмъ въ настоящее время можетъ заключаться только въ ненависти къ Россіи, какою она сейчасъ представляется 1). За четыре года мрачнаго затворничества, 1826—1830, Чаадаевъ имѣлъ довольно времени, чтобы подвести итогъ и прошлому Россіи, и собственному будущему, и если остатокъ мужества удержалъ его отъ самоубійства, то у него хватило храбрости и на то, чтобы прямо взглянуть въ глаза истинѣ и, увидавъ въ нихъ смерть, прочитать отходную себѣ и Россіи.

Въ концѣ этого періода, вѣроятно въ 1829 и 30 гг., были написаны его знаменитыя философскія письма. Въ нихъ скрестились то два теченія, которыя мы просладили въ исторіи молодости Чаадаева: напряженный общественный интерест людей 14-го декабря, и увлеченіе христіанской мистикой. Міровоззрѣніе Чаадаева приходится характеризовать терминомъ, въ двухъ частяхъ котораго скрывается на видъ непримиримое противорѣтіе,—терминомъ: соціальный мистицизмъ.

## VIII.

Какъ извѣстно, философскихъ писемъ Чаадаева сохранилось четыре: они помѣщены въ книгѣ "Oeuvres choisies de Pierre Tchadaief", изданной въ Парижѣ, въ

<sup>1)</sup> Инсьмо къ А. И. Тургеневу, Остаф. арх. III. 181.

1862 г., іезунтомъ Гагаринымъ. Иумеромъ 1-мъ у Гагарина помѣчено знаменитое письмо, напечатанное въ 1836 г. въ "Телескопѣ", затѣмъ слѣдуютъ два обширныхъ письма историко-философскаго содержанія—№№ 2 и 3, и, наконецъ, подъ № 4 номѣщено короткое письмо или отрывокъ письма — объ архитектурѣ ¹). Всѣ четыре письма адресованы дамѣ и у Гагарина имѣютъ видъ какъ бы послѣдовательнаго ряда главъ, за что, повидимому, и принималъ ихъ самъ Гагаринъ, судя по его предисловію.

Но достаточно только съ нѣкоторымъ вниманіемъ прочитать письма, чтобы убъдиться въ произвольности такой разстановки. Сразу бросается въ глаза, что первое, знаменитое письмо формально вовсе не стоитъ въ связи съ дальнейшими, что, напротивъ, второе и третье письма неразрывно связаны между собою, но представляють лишь продолжение какого-то утеряннаго для насъ начала, и что, наконецъ, четвертое письмо, иллюстрирующее основную мысль Чаадаева примъромъ изъ исторіи искусства, опять-таки формально не примыкаетъ ни къ первому нисьму, ни ко второму съ третьимъ. Предъ нами, очевидно. два по своему законченныхъ наброска (письмо № 1 и письмо № 4) и одинъ общирный отрывокъ изъ какого-то большого систематическаго цѣлаго (ХА 2-3). Это явствуетъ, повторяю, непосредственно изъ самихъ писемъ, —и этотъ выводъ подтверждается какъ имфющимися сведеніями объ исторіи ихъ возникновенія, такъ и болье детальнымъ изученіемъ ихъ текста.

<sup>) &</sup>quot;Письма" писаны по-французски. Ниже, въ Приложеніи, читатель найдеть русскій переводь всёхъ четырехъ писемъ.

Необходимо. прежде всего, твердо установить тотъ фактъ, что первое письмо (именно прославившееся внослѣдствіи) было не литературнымъ произведеніемъ въ эпистолярной формъ, какъ обыкновенно думаютъ, а дъйствительно и въ самомъ точномъ смыслѣ слова письмомъ. Изъ свидѣтельства самого Чаадаева извѣстно, что оно было адресовано Екат. Дм. Пановой, съ которой онъ познакомился въ 1827 году въ подмосковной (т.-е. вѣроятно въ имѣніи тетки, Дмитровскаго уѣзда), гдѣ она и ея мужъ были ему сосъдями; онъ часто видался съ нею и здісь, и на другой годъ въ Москві, куда, вслідть за нимъ, перевхали жить и они; въ Москвъ же получилъ онъ отъ нея письмо, на которое отвѣчалъ знаменитымъ "Философическимъ письмомъ", —но къ ней его не послалъ, потому что, говорить онь, писаль его довольно долго, а тъмъ временемъ знакомство прекратилось 1).

Это письмо Нановой сохранилось и приводится въ "Приложеніи". Если читатель, имѣя подъ рукою "Философическое письмо" Чаадаева, дастъ себѣ трудъ пробѣжать оба эти письма параллельно, онъ убѣдится, что чаадаевское письмо не только представляетъ собою прямой отвѣтъ на письмо Нановой, но въ нѣкоторыхъ частяхъ даже и не можетъ быть понято безъ послѣдняго. Содержаніе письма Пановой вкратцѣ слѣдующее. Новидимому, и утратила ваше старое расположеніе. Я знаю: вы думаете, что проявленный мною предъ вами интересъ къ вопросамъ религіи былъ притворенъ. Это невѣрно; ваше

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Письмо 1837 г. къ моск. об.-полицеймейстеру Цынскому, "В. Евр." 1871, поябрь, стр. 328.

пламенное увлеченіе религіозными идеями увлекло и меня,—и я отдалась этимъ новымъ для меня чувствамъ со всей страстностью моего пылкаго характера. Слушая васъ, я вѣрила беззавѣтно; но когда затѣмъ я осталась одна, мною снова овладѣли сомнѣнія и меня стало мучить раскаяніе въ томъ, что я склоняюсь къ католичеству. Эти волненія, которыхъ я не въ силахъ была подавить, значительно разстроили мое здоровье. Нишу вамъ теперь съ единственной цѣлью увѣрить васъ, что я всегда была искренна съ вами. Не смѣю надѣяться,— но если вы напишете мнѣ нѣсколько словъ въ отвѣтъ, я буду счастлива.

На это Чаадаевъ отвѣчаетъ: "Ваши строки крайне удивили меня. Мое мнтніе о васъ противоположно тому, которое вы предполагаете во мнѣ: я люблю и цѣню въ васъ именно вашу искренность, и только она побуждала меня говорить съ вами о религіи". Затёмъ онъ говорить о ея душевныхъ страданіяхъ: пусть она безбоязненно отдастся чувствамъ, пробужденнымъ въ ней религозными идеями; ей нечего бояться своего влеченія къ католичеству, потому что это влечение должно оставаться чисто-духовнымъ и не проявляться во внъ. Далъе онъ указываетъ ей тъ средства, которыя неминуемо должны дать ей душевный миръ (соблюдение обрядовъ, предписываемыхъ церковью, и серьезная, благочестивая жизнь), — и здёсь нечаянно, къ слову, затрогиваетъ предметъ, надолго овладъвающій его вниманіемъ; въ результатъ письмо чудовищно разростается и получаетъ характеръ историко-публицистической статьи. Но по существу и всё эти дальнёйшія страницы неразрывно связаны съ письмомъ Пановой; онъ-не что

иное, какъ попытка отв'тить на естественный вопросъ, поднятый ея письмомъ въ Чаадаевъ: почему пробуждение религіознаго чувства принесло ей не миръ и свѣтлую радость, а грусть, томленіе, почти угрызенія сов'єсти? Отвътъ для Чаадаева былъ ясенъ: это-роковое дъйствіе русской атмосферы, вліяніе тѣхъ темныхъ силъ, которыя властвують у насъ надо всёми, отъ высшихъ членовъ общества до раба; а отъ такого отвъта естественъ былъ нереходъ къ характеристикъ русскаго общества, разумъется обличительной, и сравненію его съ западно-европейскими. Эта сравнительная оцѣнка должна была, конечно, опираться на какой-нибудь общій критерій, — и пиши Чаадаевъ статью, онъ безъ сомнѣнія и началь бы съ формулировки своей руководящей историко-философской идеи. Здёсь онъ этого не сдёлаль; онъ пишеть такъ, какъ пишуть къ близкому человъку письмо на жгучую тему: его основные принципы сквозять въ каждой строкъ, частично онъ много разъ возвращается къ нимъ, но въ цѣломъ они являются какъ-бы давно рѣшенной между собесѣдниками истиной, и ему и на мысль не приходитъ систематически изложить ихъ. Что изъ нихъ попутно понадобится ему въ этомъ частномъ разговоръ, то выскажется: что нътъ-то нътъ.

Таково знаменитое "Философическое письмо" Чаадаева, и онъ самъ впослъдствіи справедливо писалъ брату: "Письмо написано было не для публики... и это видно изъ каждой строки онаго" 1). Кто приметъ его не за то,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Письмо отъ 5 янв. 1837 г., "Вѣстн. Евр." 1871, ноябрь, стр. 327.

что оно есть на самомъ дѣлѣ, т.-е. не за частное письмо на спеціальную тему, а за публичное profession de foi, за изложеніе цѣльной доктрины, тотъ неизбѣжно, вопервыхъ, многаго въ немъ не пойметъ, во-вторыхъ, остальное пойметъ превратно. Онъ не пойметъ, зачѣмъ понадобились автору первыя шесть страницъ письма (разумѣю по Гагаринскому изданію), не пойметъ, въ буквальномъ смыслѣ этого слова, цѣлой страницы 11—12, гдѣ рѣчь идетъ о какихъ-то choses extérieures (Чаадаевъ отвѣчаетъ здѣсь на сомиѣнія Пановой касательно католицизма) и пр., и пр. А главное, при такомъ взглядѣ неминуемо исказится внутренняя перспектива письма, т.-е. получится совершенно ложное представленіе о роли, которую тотъ или другой отдѣльный тезисъ Чаадаева играетъ въ цѣломъ его міровоззрѣніи.

Письмо помѣчено: Nécropolis ("городъ мертвыхъ", т.-е. Москва), 1 декабря 1829 года. Какъ уже сказано, оно осталось непосланнымъ, хотя еще по послѣднимъ, извинительнымъ строкамъ его видно, что Чаадаевъ собирался его отослать. Какъ бы то ни было, оно вышло мало похожимъ на обыкновенное письмо, и Чаадаевъ имѣлъ основанія быть имъ доволенъ. Онъ, очевидно, уже и раньше пробовалъ излагать свои мысли, притомъ въ систематической формѣ: на это указываетъ приводимая имъ въ концѣ письма длинная выписка изъ какого-то болѣе ранняго его произведенія. Теперь случайно найденная форма показалась ему настолько удобной и самая работа — такъ увлекательной, что онъ не мѣшкая сталъ продолжать ее. Въ первомъ письмѣ онъ успѣлъ высказать лишь небольшую часть того, что имѣлъ

сказать, и—главное—только мимоходомъ и безпорядочно затронуль основные пункты своей историко-философской системы; теперь ему необходимо было обстоятельно выяснить именно эти основныя начала, и первое письмо, какъ-разъ въ виду своей непринужденной суммарности, могло служить отличнымъ введеніемъ къ такому изложенію. И вотъ, въ ближайшіе годы возникаетъ цѣлый рядъ "философическихъ" писемъ, о которыхъ онъ показывалъ позднѣе, что всѣ они "написаны какъ-будто кътой же женщинѣ, но г-жа Панова объ нихъ даже не слыхала" 1). Это были уже настоящія статьи, только облеченныя въ эпистолярную форму.

Болѣе того: можно съ увѣренностью утверждать, что эти дальнѣйшія письма представляли собою послѣдовательный рядъ статей, въ которыхъ Чаадаевъ стремился, хотя и свободно на видъ, какъ того требовала форма дружескаго письма, но въ сущности строго-систематически, изложить все свое ученіе. На эту мысль наводитъ чтеніе 2-го и 3-го писемъ. Что № 3—непосредственное продолженіе № 2-го, это ясно съ перваго взгляда: во 2-мъ авторъ намѣчаетъ планъ провѣрки нѣкоторыхъ историческихъ репутацій (Моисей, Давидъ, Сократъ, Маркъ Аврелій и др.), въ 3-мъ онъ, послѣ общирнаго введенія, выполняетъ эту программу, начиная прямой ссылкою на письмо № 2 ²). Не менѣе очевидно

<sup>1)</sup> В. Евр. 1871, ноябрь, стр. 328.

<sup>2) &</sup>quot;Mais revenons, madame, à ces grands personnages de l'histoire, dont je vous disais l'autre jour" etc., Oeuvres choisies, p. 96.

и то, что оба эти письма въ совокупности представляютъ собою продолженіе: это явствуетъ изъ прямыхъ ссылокъ на предыдущія письма ¹). Мы легко можемъ догадаться и о содержаніи этихъ предшествовавшихъ писемъ: № 2 и 3 содержатъ философію исторіи Чаадаева; имъ должно было предшествовать изложеніе его исходныхъ принциповъ, т.-е. его религіозно-философскихъ воззрѣній, которыя онъ, дѣйствительно, и резюмируетъ кратко въ началѣ № 2-го. Такимъ образомъ, ученіе Чаадаева дошло до насъ. такъ сказать, обезглавленнымъ—обстоятельство первостепенной важности, оставшееся донынѣ не замѣченнымъ: оно было одною изъ главныхъ причинъ возникновенія легенды объ историческомъ скептицизмѣ Чаадаева ²).

Очень въроятно, что на ряду съ этой систематической

<sup>1)</sup> O. ch., p. 44-45, 90.

<sup>2)</sup> Поздиће, на допросѣ въ 1836 г., Надеждинъ показалъ, что первое философическое письмо Чаадаевъ рекомендовалъ ему "какъ иведеніе ко всѣмъ прочимъ", что Чаадаевъ лично доставилъ ему переводъ еще двухъ писемъ, "именно третъяло и четвертало", и на его вопросъ о второмъ письмѣ, "которое слѣдовало бы помъстить за первымъ для порядка, онъ сказалъ, что этого второго письма опъ печататъ не намъренъ и что это, впрочемъ, не нарушитъ связи писемъ" (М. К. Лемке, Чаадаевъ и Надеждинъ разсказываетъ далѣе о содержаніи третълго письма (ibid. 143, 150), явствустъ; 1) что оно до насъ не дошло, 2) что оно заключало въ себъ изложеніе основной религіозной идеи Чаадаева (объ уничтоженіи личной воли человѣка) и слѣдовательно принадлежало къ первой, догматической серіи писемъ, за которою уже слѣдовали тѣ, глѣ онъ излагалъ свою философію исторіи.

серіей у Чаадаева были и отдѣльныя письма на темы, такъ сказать, эпизодическаго свойства: таково, напримѣръ, сохранившееся письмо № 4. Сколько писемъ того и другого рода пропало — неизвѣстно; возможно, что нѣкоторыя изъ нихъ еще найдутся въ неразобранныхъ пока архивахъ А. И. Тургенева и др. Пропали два письма, читанныя Чаадаевымъ у Свербеевыхъ и, повидимому, ближайшимъ образомъ примыкавшія къ первому, знаменитому нисьму ¹); пропало письмо о свободѣ церкви и о догматѣ filioque ²), тожественное, можетъ быть, съ однимъ изъ этихъ двухъ; наконецъ, пропали упомянутыя выше основоположныя письма, на которыя Чаадаевъ ссылается въ первыхъ строкахъ письма № 2.

<sup>1) ().</sup> ch., p. 187-8.

<sup>2)</sup> Объ этомъ письмѣ мы узнаемъ изъ рукописнаго отвѣта на него, неизвъстно чьей руки, хранящагося среди бумать Чаадаева въ Румянцовскомъ музев. Вотъ начало этого отвъта: "Вы сообщили мив Ваше письмо къ одной дамв съ темъ, чтобы я откровенно сказаль свое мивніе о взглядахь въ немъ изложенных на два дійствительно существенные и важные вопроса христіанской церкви: о свобод в церковной и о догмать filioque, послужившем в одною изъ причинъ несчастнаго разделенія церквей —Восточной и Западной...— Вы начинаете письмо отрывкомъ изъ проповеди Массильона, произнесенной въ Версали въ присутствіи короля французскаго, въ которой ораторъ напоминаетъ ему, что власть королю дается народомъ и потому его жизнь и действія должны быть посвящены благу народному... Вы разсматриваете... его... слова, какъ смѣлый поступокъ, возможный единственно при свободф церковной, которая въ свой чередъ возможна только тогда, какъ Вы полагаете, когда церковь имфеть свое самостоятельное средоточіе, являющееся въ лицф верховнаго Первосвятителя или Папы"; и т. д.

Первое письмо, какъ уже сказано, помъчено и въ "Телескопъ", и въ изданіи Гагарина 1 декабря 1829 г., третье — несомивнио ошибочно — помвчено у Гагарина 16 февраля этого же года. Это письмо № 3 увезъ съ собою изъ Москвы Пушкинъ весною 1831 года, и въ іюнь Чаадаевь, прося его о скорьйшемь возвращеніи своей рукописи, писалъ ему: "Я, мой другъ, окончилъ все. все высказалъ, что имълъ высказать; мнъ бы теперь поскоръй хотълось имъть все это подъ руками 1; эти слова заставляють думать, что къ половинъ 1831 года главныя письма (скоръе всего, вся систематическая серія) уже были написаны. Однако, Чаадаевъ и позднѣе писаль философическія письма какъ будто къ той же дамѣ (до насъ дошелъ отрывокъ такого письма еще отъ 1854 года). и-главное-подвергалъ сильной переработкъ написанныя раньше <sup>2</sup>). Во всякомъ случать, тъ три уцълъвшихъ письма, которыя одни имфютъ для насъ значеніе. т. е. ХХ 1, 2 и 3 гагаринскаго изданія, несомивнио были написаны на близкомъ разстояній другь къ другу (1829 — 1831 гг.) и. следовательно, должны быть изучаемы заодно.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Вумаги А. С. Пушкина, изд. Рус. Архиза, в. І, Москва, 1881, стр. 151; что переписка шла о письмѣ № 3, показываетъ отвѣтное письмо Пушкина. "Соч." п. ред. Ефремова, VII, стр. 419.

 $<sup>^2</sup>$ ) Напр. O.~ch., pp. 170. 188. Сравн. письмо N 4 (объ архитектурѣ) въ Teneckonn, N 11 за 1832 г., съ текстомъ этого письма въ изд. Гагарина.

#### IX.

Итакъ, предъ нами только часть ученія Чаадаева, и этого ни на минуту нельзя упускать изъ виду при изложеніи его идей. Онъ—христіанскій философъ, а мы очень мало знаемъ какъ-разъ о его пониманіи христіанства. Въ первой части своей работы онъ долженъ былъ трактовать (и, какъ показываютъ его ссылки, дѣйствительно трактовалъ) основные вопросы всякаго религіознаго міровоззрѣнія — объ отношеніи человѣка къ Богу, о загробной жизни, о благодати, грѣхѣ и искупленіи; онъ долженъ былъ, наконецъ, дать тамъ религіозную космогонію; но именно эта часть погибла, и до насъ дошла только вторая половина его работы—его философія исторіи. Но не надо забывать и того, что именно въ философіи исторіи—центръ тяжести его ученія.

Прежде, чѣмъ обратиться къ содержанію послѣдняго, мы должны отвѣтить на одинъ естественно возникающій вопросъ: въ какой зависимости стоитъ Чаадаевъ отъ современныхъ ему западныхъ мыслителей? Съ перваго взгляда ясно, что католическая философія 20-хъ годовъ оказала на него весьма сильное вліяніе. Онъ заимствоваль изъ нея свои главныя двѣ идеи: идею исторической преемственности—у де-Местра, идею воспитанія человѣчества Богомъ—у Бональда. Бональду, какъ доказалъ П. П. Милюковъ 1), Чаадаевъ обязанъ и многими от-

<sup>1)</sup> Милюковъ, Главныя теченія рус. историч. мысли, І, М. 1898, стр. 377 и сл.

дѣльными своими мыслями. Такимъ образомъ, его прямая связь съ этой школою, какъ и вообще съ традиціонной католической философіей исторіи, не подлежитъ сомнѣнію, и конечно, это обстоятельство представляетъ крупный историко-литературный интересъ.

Но историко-психологическому изследованию съ такими фактами нечего дёлать: притомъ же, достаточно самаго поверхностнаго сравненія, чтобы зам'єтить, что Чаадаевъ отнюдь не сливается ни съ де-Местромъ, ни съ Бональдомъ. Позаимствовавъ у нихъ многое, и еще больше отвергнувъ, онъ въ ирьломъ остался безусловно оригинальнымъ; онъ взялъ у нихъ то, что отвъчало его духовнымъ запросамъ, и заимствованную идею переработаль въ себѣ такъ органически, что она стала въ немъ плодоносной. Будь онъ эклектикъ, она осталась бы безплодной; и будь онъ эклектикъ, откуда бы онъ взялъ это могучее волненіе, чисто-личное, неповторяемое, которое проникаетъ всю его доктрину и сообщаетъ такую неотразимую убъдительность его слову? Изъ чужой мысли нельзя черпать вдохновенія, и подділать его невозможно, а Чаадаевъ-именно философъ-поэтъ: въ желъзной и вивств свободной последовательности его умозаключеній столько сдержанной страсти, такая чудесная экономія силъ, что и помимо множества блестящихъ характеристикъ и художественныхъ эпитетовъ, за одинъ этотъ строгій павосъ мысли его "Философическія письма" должны быть отнесены къ области словеснаго творчества наравит съ Пушкинской элегіей или повъстью Толстого. Чаадаевъ любилъ готическій стиль: его философіясловесная готика. Во всемірной литератур'я немного найдется произведеній, гдѣ такъ ясно чувствовались бы стихійность и вмѣстѣ гармоничность человѣческой логики.

# Χ.

Въ утраченныхъ письмахъ Чаадаевъ, слѣдуя Бональду, апріорно устанавливалъ слѣдующія посылки <sup>1</sup>): 1) первыя свои идеи и знанія человѣческій разумъ получилъ непосредственно отъ Бога; 2) Божій промыслъ продолжаетъ вліять на человѣческій разумъ и во все продолженіе исторіи; 3) по своей природѣ это постоянное дѣйствіе высшаго разума на человѣка вполнѣ однородно съ первоначальнымъ внушеніемъ; 4) наконецъ, оно должно осуществляться такимъ образомъ, чтобы человѣческій разумъ тѣмъ не менѣе оставался совершенно свободнымъ и могъ развивать всю свою дѣятельность. — На этихъ основныхъ тезисахъ Чаадаевъ и строитъ свою философію исторіи.

Вся она—и въ этомъ ядро его ученія—сводится къ одной мысли: что исторія рода человѣческаго есть не что иное, какъ его постепенное воспитаніе Божьимъ промысломъ, имѣющее конечной цѣлью водвореніе царства Божія на землѣ и совершающееся при полной свободѣ человѣческаго разума. Подъ царствіемъ Божьимъ Чаадаевъ разумѣетъ не общее благоденствіе и не торжество нравственнаго закона, а единственно и безусловно—внутреннее сліяніе человѣчества съ Богомъ. Его идеалъ—

Онъ резюмируетъ ихъ въ началѣ письма № 2, т.-е. переходя къ изложенію своей философіи исторіи.

чисто-мистическій: свободное онъмъніе свободнаго человъческаго разума въ Божествъ 1). Человъчество, созданное Богомъ, должно вернуться въ Его лоно путемъ побъды надъ матеріальной стихіей въ себъ; но такъ какъ человіческій разумъ свободень, то для полнаго торжества духа необходимо, чтобы матеріальный элементь въ человъчествъ осуществилъ всъ свои потенціи, достигъ наивысшей сложности и силы, и быль претворенъ духомъ, такъ сказать, во всю свою глубину. Само собою разумъется, что полное сліяніе съ Богомъ невозможно ни для цълаго человъчества, ни для отдъльнаго человъка: возможно лишь безконечное приближение къ идеалу. На этомъ пути человъчество прошло двъ стадіи и теперь проходить третью, послёднюю, по существу безконечную: первоначально духъ человъка въ своей дъвственной чистотѣ былъ всецѣло устремленъ къ небу; затьмъ матеріальная сторона человьческой природы расцвѣла пышнымъ цвѣтомъ, и онъ прилѣпился къ землѣ:

<sup>1)</sup> Вотъ какъ Надеждинъ передаетъ содержаніе одного изъ не дошедшихъ до насъ "Философическихъ писемъ": "оно все говоритъ о покорности, объ уничтоженіи личной воли человъка, о безусловной преданности закону, не нашимъ произволомъ выдуманному, а внъ насъ нахолящемуся. Въ эгой покорности, въ этомъ самоуничтоженіи, въ этой безусловной преданности авторъ письма полагаетъ послъднюю степень совершенства человъческаго и говоритъ, что человъкъ, совершенно уничтожившій въ себъ порывы личнаго своеволія, убившій свое я на землѣ еще, создаетъ для себя небо." (М. К. Лемке, указ. м., 143, и ниже, стр. 150: "... гдѣ авторъ говоритъ о покорности, какъ о единственномъ условіи суписствованія на землю парета Божія").

наконецъ всемогущая десница Христа снова и уже безвозвратно кинула его къ небу.

Чаадаевъ не находитъ достаточно сильныхъ словъ, чтобы показать, насколько безсмысленно ученіе о "естественномъ" совершенствованіи человѣческой природы, осуществляемомъ будто бы исключительно ея динамической силою, безъ какого-либо участія высшей воли. Что можетъ человѣческій разумъ, предоставленный самому себѣ? Его прогрессъ отнюдь не безграниченъ. Онъ способенъ развиваться лишь до извѣстнаго предѣла, послѣ чего неизбѣжно останавливается и цѣпенѣетъ; и какъ ни жаждетъ онъ вырваться изъ своей земной сферы, онъ можетъ лишь время отъ времени на мигъ подниматься вверхъ, чтобы тотчасъ упасть еще въ глубочайшую бездну: самъ въ себѣ онъ не носитъ залога ни прочности, ни непрерывности развитія.

Лучшее тому доказательство—исторія древняго міра. Его разрушили не варвары: это быль уже разлагающійся трупь. Дѣло въ томъ, что античная древность была подготовительнымъ воспитаніемъ человѣчества, именно періодомъ господства матеріальныхъ интересовъ. Земное благополучіе и земная красота—вотъ въ чемъ заключалось жизненное начало древности; даже прославленное искусство грековъ, ихъ поэзія—это апооеозъ матеріи, обожествленіе грѣха, торжество чувственности. А на этой основѣ возможенъ лишь ограниченный и временный прогрессъ,—и ко времени пришествія Христа матеріальный интересъ, составлявшій ось античной культуры, уже исполниль свою задачу и выдохся. Вотъ почему древній міръ кончиль глубокимъ одичаніемъ, и почему случилось,

что со всей своей красотой. мудростью и могуществомъ онъ распался въ прахъ. И грубой ошибкой было бы думать, что наша цивилизація представляетъ собою прямое продолженіе древней; мы, конечно, приняли все, что добыла она, но современное общество могло стать такимъ, каково оно есть, лишь вслѣдствіе событія вполнѣ сверхъестественнаго, не стоящаго ни въ какой связи съ историческимъ ходомъ развитія, т. е. благодаря пришествію Христа. Чѣмъ стало бы оно безъ этого толчка, показываетъ примѣръ Индіи и Китая: разъ общество основано не на истинѣ, исходящей непосредственно отъ Высшаго Разума, его неизбѣжно постигаетъ рано или поздно духовный параличъ или смерть.

Только христіанское общество хранить въ себѣ реальный принципъ непрерывнаго развитія и прочности. Несмотря на всѣ потрясенія, постигшія его. оно не только не утратило своей жизнеспособности, но съ каждымъ днемъ въ немъ рождаются новыя силы. На равномъ приблизительно протяжении времени сколько обществъ погибло въ древнемъ мірѣ, —а въ исторіи новыхъ народовъ мы видимъ лишь переверстки географическихъ границъ, самое же общество и народы остаются невредимыми, и впереди имъ не грозитъ ни китайскій застой. ни греко-римскій упадокъ, а полное исчезновеніе нашей культуры возможно развѣ только въ случаѣ новаго мірового катаклизма. Тайна этой прочности въ томъ, что только христіанское общество д'яйствительно одушевлено интересомъ мысли. Матеріальный интересъ всецьло подчиненъ въ немъ одной могучей идеѣ — религіозной, которая царить на протяженіи всей его двадцатив ковой исторіи и опред'яляеть все добро и все зло его жизни.

Ибо христіанство—не только вфроученіе, формулированное человъческимъ умомъ: оно космическая сила. непреоборимо дъйствующая въ человъчествъ; оно имманентно и стихійно. Это — центральный пунктъ мистическаго міросозерцанія Чаадаева, ключь ко всей его системъ: христіанство-прежде всего объективный историческій факторъ, а не только субъективное настроеніе. Поэтому въ исторіи христіанства, говорить онь, надо строго различать дв' стороны: его прямое вліяніе на индивидуальный разумъ, и его стихійное дъйствіе въ въкахъ. Вся жизнь христіанскаго общества съ перваго дня нашей эры есть какъ бы одинъ колоссальный механизмъ, направляемый всемогущей рукою Христа. Сознательно или безсознательно, дёлу Христа служать всё нравственныя силы человъчества, ибо достижение конечной цѣли — установленіе царствія Божьяго — должно явиться результатомъ безчисленныхъ комбинацій умственныхъ, нравственныхъ и соціальныхъ, въ которыхъ нашла бы себѣ полный просторъ безусловная свобода человѣческаго духа. Ничто не доказываеть въ такой степени божественнаго происхожденія христіанства, какъ эта его всеобщность. Всевозможными путями оно проникаетъ во вст души, покоряеть себт ихъ безъ ихъ въдома даже тогда, когда онф на видъ всего упорнфе противятся ему, и заставляетъ ихъ служить себъ, не посягая на ихъ свободу и не парализуя ихъ природныхъ силъ, но, напротивъ, до безконечности обогащая ихъ. Оно указываетъ каждой индивидуальности ея мѣсто въ общей и единой

работь, и ни одинъ моральный элементь не остается празднымъ: оно равно пользуется энергичной сосредоточенностью мысли и страстнымъ порывомъ чувства, героизмомъ сильнаго духа и кроткой покорностью женственной души. Оно сродни каждому, оно сливается со всякимъ біеніемъ нашего сердца, оно увлекаетъ за собою все попутное, какъ и встръчное, и самыя препятствія только дають ему новую силу. Сколько ни есть въ обществъ разнообразныхъ духовныхъ силъ, онъ всъ дълаютъ одно это дъло. И еще удивительнъе вліяніе христіанства на общество въ цёломъ: озирая весь ходъ развитія новаго міра, мы видимъ, что христіанство превращаеть всв интересы людей въ орудія для достиженія своей цёли. Вся исторія христіанскихъ народовъ есть въ сущности религіозная исторія и не въ меньшей степени заслуживаеть названія священной, нежели та, которая изложена въ Библіи. Ошибочно было бы думать, что эти народы искали богатства и свободы; нёть, они искали истины, но по пути нашли и благосостояніе, потому что громадное развитіе и напряженіе всёхъ умственныхъ силъ, обусловленное божественнымъ духомъ христіанства, который действуеть въ нихъ, естественно должно было обогатить ихъ и всевозможными земными благами.

Такъ, руководимое самимъ Богомъ, неуклонно, но свободно движется человъчество къ своей предустановленной цъли. Еще путь далекъ; надъ христіанскимъ обществомъ еще властвуетъ, черпая силу въ порочности нашей природы, соблазнъ земного благополучія и чувственной красоты, — это пагубное наслъдіе античной древности. Но божественный процессъ совершается неудержимо. Влаженны тѣ, кто въ этой общей работѣ исполняетъ свою часть сознательно. Массы движутся слѣпо, не сознавая силъ, приводящихъ ихъ въ движеніе, и не провидя цѣли, къ которой направляются. Но долгъ каждаго человѣкастремиться стать активнымъ орудіемъ Провидінія. Достигнуть этого лучше всего помогаетъ намъ исторія. Единство рода человъческаго и единство совершающагося въ исторіи процесса должны внѣдриться въ человѣка не какъ отвлеченная идея, а какъ регулятивное чувство, такъ, чтобы онъ непрестанно чувствовалъ себя не отдъльной особью, а лишь частью великаго моральнаго цёлаго, и чтобы онъ во всемъ былъ вынужденъ дъйствовать согласно закону развитія этого цълаго. Въ этомъ истребленіи личнаго своего существа и заміні его существомъ вполнъ безличнымъ, соціально-историческимъ, заключается назначение человъка на землъ,

Точно также и цѣлый народъ только въ исторіи можетъ почерпнуть сознаніе предназначенной ему доли. Народъ есть сложная моральная личность; чтобы опредѣлить роль, указанную ему во всемірно-исторической работѣ, онъ долженъ, какъ и отдѣльный человѣкъ, вопервыхъ, уразумѣть цѣль и ходъ послѣдней, и во-вторыхъ, ясно сознатъ свое "я", узнатъ свои пороки и добродѣтели, чтобы научиться впредь преодолѣвать первые и утверждать въ себѣ вторыя ради приближенія къ общечеловѣческой цѣли. А это самосознаніе дается исторіей: только уразумѣвъ жизнь человѣчества и свое собственное прошлое, народъ можетъ трезво понять свое настоящее и до извѣстной степени догадаться о направленіи, въ которомъ ему предназначено идти.

Этотъ долгъ лежитъ и на насъ, русскихъ. Посмотримъ же, кто мы и куда мы идемъ.

# XI.

Страшно и горько признаться: въ то время, какъ западные народы прошли уже значительную часть пути, 
ведущаго къ предустановленной цѣли, —мы, русскіе, даже 
еще не вступили на этотъ путь. Каждый изъ тѣхъ народовъ уже болѣе или менѣе ясно созналъ свое частное призваніе въ общемъ дѣлѣ, намъ же преждевременно 
и задаваться такимъ вопросомъ; намъ въ пору только 
спросить себя, какъ случилось, что, несмотря на тысячелѣтнюю нашу принадлежность къ христіанству, мы остались такъ совершенно чужды общей жизни христіанскаго міра.

Да и можеть ли быть рѣчь о сознательномъ историческомъ служенів, когда даже ежедневный быть нашъ еще такъ хаотиченъ, что мы похожи больше на дикую орду, нежели на культурное общество. Взгляните вокругъ себя: какое безотрадное зрѣлище! У насъ нѣтъ ничего налаженнаго, прочнаго, систематическаго, нѣтъ моральной, почти даже физической осѣдлости; то, что у другихъ народовъ давно стало культурными навыками, которые усваиваются безсознательно и дѣйствуютъ какъ инстинктъ, то для насъ еще теорія. Идеи порядка, долга, права, составляющія какъ бы атмосферу Запада, намъ чужды, и все въ нашей частной и общественной жизни «Дучайно, разрозненно и нелѣпо. И тотъ же хаосъ въ

нашихъ головахъ. Нашъ умъ лишенъ дисциплины западнаго ума, западный силлогизмъ намъ неизвъстенъ; въ нашихъ мысляхъ нътъ ничего общаго—все въ нихъ частно и къ тому же невърно. Наше нравственное чувство крайне поверхностно и шатко, мы почти равнодушны къ добру и злу, истинъ и лжи, и даже въ нашемъ взглядъ,—прибавляетъ Чаадаевъ,—я нахожу что-то чрезвычайно неопредъленное и холодное, напоминающее физіономію полудикихъ народовъ.

Таково наше настоящее: неудивительно, что и наше прошлое подобно пустынъ. Все въ немъ нъмо, безцвътно и уныло; ни чарующихъ воспоминаній, ни поэтическихъ образовъ, ни краснор вчивыхъ обломковъ, ни памятниковъ, внушающихъ благоговъніе. За всю нашу долгую жизнь мы не обогатили человъчество ни одной мыслыю, но лишь искажали идеи, заимствованныя у другихъ. И для насъ самихъ это прошлое мертво. Между нимъ и нашимъ настоящимъ нътъ никакой связи; что перестало быть настоящимъ, то мгновенно пропадаетъ для насъ, исчезаетъ безвозвратно. Это результатъ полнаго отсутствія самобытной духовной жизни: такъ какъ вся наша культура основана на подражаніи, то ростъ идеи не проводить неизгладимыхъ бороздъ въ нашемъ умѣ, и такъ какъ всякая новая идея у насъ не вытекаетъ изъ старой, а является Богъ въсть откуда, то она выметаетъ старую безслёдно, какъ соръ. Такъ мы живемъ въ одномъ тъсномъ настоящемъ, безъ прошлаго и безъ будущаго, идемъ, никуда не направляясь, и растемъ, не созрѣвая.

Въ чемъ же разгадка нашей странной и печальной судьбы? Исторія западно-европейскихъ народовъ пока-

зываетъ, что христіанство—сильнѣйшее въ мірѣ пластическое начало, но вѣдь и мы христіане; почему же для насъ какъ бы отмѣненъ законъ дѣйствія христіанской иден и ея сѣмя осталось въ нашей почвѣ безплоднымъ?

Мы видѣли, въ чемъ сущность христіанства: она сводится къ сліянію всѣхъ моральныхъ силъ человѣчества въ одну мысль и одно чувство, такъ, чтобы исчезло всякое раздѣленіе, т.-е. всякая индивидуальность, и хаосъ противорѣчивыхъ человѣческихъ идей и желаній уступилъ мѣсто божественной гармоніи. Такимъ образомъ, высшій принципъ христіанства — единство. Смертный грѣхъ нашей исторіи и заключается въ томъ, что мы съ самаго начала отвергли принципъ единства.

Западные народы подвигались въ въкахъ рука объ руку; несмотря на глубокія расовыя различія между ними, ихъ исторія представляеть собою какъ бы исторію одной семьи. и несмотря на реформацію, ихъ фамильное сходство и нынѣ ясно для всякаго. Въ теченіе пятналиати въковъ они признавали надъ собою одну духовную власть, молились на одномъ языкѣ, всѣ въ одинъ и тотъ же день и часъ тъми же словами славословили Господа; въ теченіе пятнадцати в ковъ они считали себя нравственно однимъ цѣлымъ, политически раздѣленнымъ на государства, и это цѣлое было одушевлено одной и той же идеей, двигалось однимъ и тъмъ же стремленіемъ. Ихъ прогрессъ-послѣдовательное движеніе, обусловленное прямымъ и явнымъ дъйствіемъ одного моральнаго начала; у нихъ у всёхъ одна исторія: это исторія христіанской инеи.

Поэтому ихъ жизнь была настоящимъ воспитаніемъ,

какъ будто всв они на всемъ протяжении стольтій одинъ и тотъ же человъкъ, переживающій возрастъ за возрастомъ. Все здъсь цъльно и послъдовательно, все основано на строгой преемственности идей. Не трудно понять, какое могучее воспитательное вліяніе долженъ быль имъть этотъ цъльный и послъдовательный историческій процессъ на западное общество и на отдільную личность въ немъ. Онъ все дисциплинировалъ, во все внесъ порядокъ, поставилъ всякую моральную силу на надлежащее мъсто въ общей работъ; подъ его вліяніемъ выработались регулятивныя идеи, умъ человъческій развернуль новыя силы, нравы смягчились, а главное — въ каждаго отдёльнаго человёка внёдрилось сознаніе его неразрывной связи со всёмъ христіанскимъ міромъ въ прошломъ и настоящемъ, всего върнъе истребляющее анти-христіанскій духъ индивидуализма.

Мы жили вив этого благодатнаго единства; мы были и остаемся донынв отщепенцами христіанской семьи народовъ. Виною въ этомъ церковный расколъ: мы приняли христіанскую идею не въ чистомъ ея видв, а искаженную человвческой страстью, — отрвшенную отъ принципа единства, который составляетъ ея ядро. Эта обособленность сдвлала насъ твмъ, что мы есть, — какимъ-то грустнымъ историческимъ недоразумвніемъ. Конечно, это случилось не безъ участія Божьяго промысла, чьи пути намъ неввдомы; но какъ во всемъ, что совершается въ нравственномъ мірв, такъ и здвсь вина падаетъ частью на людей. Нашъ долгъ, очевидно, исправить ошибку предковъ: разъ единство, въ которомъ живутъ западные народы и которое является

главнымъ условіемъ водворенія царства Божія на землѣ, есть результать вліянія на нихъ религіи, и разъ мы до сихъ поръ стояли внѣ этого единства, то очевидно, что или наша въра слаба, или наши догматы ошибочны. Наше спасеніе, следовательно, въ томъ, чтобы оживить въ себъ въру и выйти на правильный христіанскій путь. Да это и случится неизбъжно, все равно — хотимъ мы того или нътъ. Западно-европейское общество идетъ во главъ человъчества; оно-какъ бы фокусъ, откуда, захватывая все дальше окресть, распространяется действіе христіанской истины. Изгнаны мавры изъ Европы, уничтожены языческія культуры Америки, сломлено владычество татаръ: недолго ждать уже и крушенія Оттоманскаго царства, а тамъ настанетъ чередъ и другихъ нехристіанскихъ народовъ по всему лицу земли до отдаленнъпшихъ ея предъловъ. Ничто не можетъ устоять предъ божественной силой Христова духа, — и нынъ уже такъ велико вліяніе той передовой группы на все остальное человъчество, что не миновать и намъ быть вскоръ вовлеченными въ этотъ вихрь. Силою вещей мы, безъ сомнфнія, будемъ введены въ христіанское единство; но кто знасть, сколько времени понадобится на это и сколькихъ еще страданій это будеть намъ стоить? Не разумнье ли во-время отказаться отъ своего обособленія и сознательно содъйствовать достиженію общей цели, нежели быть безсознательнымъ орудіемъ Провид'внія? 1).

<sup>1)</sup> Чаадаевь быль убѣжденъ, что близится новый, послѣдній катаклизмъ, имѣющій обновить міръ "Но какъ и когда это совершится? Однимъ ли сильнымъ умомъ, парочно посланнымъ на сіе Провидѣпіемъ, или рядомъ событій, которыя оно вызоветъ для просвѣщенія

Слѣдующія слова Чаадаєва очень точно формулирують смысль его "Философическихъ писемъ" 1): "Если правда, что христіанство въ томъ видѣ, какъ оно соорудилось на Западѣ, было принципомъ, подъ вліяніемъ котораго тамъ все развернулось и созрѣло, то должно быть, что страна, не собравшая всѣхъ плодовъ этой религіи, хотя и подчинившаяся ея закону, до нѣкоторой степени ея не признала, въ чемъ-нибудь ошиблась насчетъ ея настоящаго духа, отвергла нѣкоторыя изъ ея существенныхъ истинъ. Послѣдующаго вывода никакъ, слѣдовательно, нельзя было отдѣлить отъ первоначальнаго принципа, и то, что было причиной воспроизведенія принципа, вынудило также и обнаруженіе послѣдствія".

человвиества? Не ввдаю. Но какое-то смутное чутье говорить мив, что скоро имфеть явиться человфкъ, повфдать намъ истину, потребную времени. Кто знаеть, быть можеть это будеть, во-первыхь, ивчто въ родв политической религи, что Сенъ-Симонъ теперь проповъдуеть въ Парижъ; либо католицизмъ новаго рода, какимъ нъкоторые дерзновенные священники хотять замівнять католицизмъ созданный и освященный въками. Отчего и не такъ? Какое дело, темъ ли, инымъ ли способомъ будеть данъ первый толчокъ тому движенію, которое долженствуеть завершить судьбы человічества! Многое предшествовавшее тому великому моменту, въ который Божественный Посланникъ пъкогда возвъстилъ міру благую висть, было предназначено приготовить міръ; многому подобному суждено, безъ сомивнія, совершиться и въ наши дии, прежде чвит и намъ будеть принесено повое благозъстіс съ пебесь. Будемъ ждать" (Бумаги А. С. Пушкина, стр. 158, письмо Ч. къ Пушкину отъ 18 сент. 1831 г.).

<sup>1)</sup> Письмо къ кн. С. С. Мещерской отъ 15 окт. 1836 г., съ франц., "Въстн. Евр." 1874, іюль, стр. 84.

### XII.

Таково ученіе Чаадаева: намъ нужно теперь уяснить себѣ его историко-психологическій смыслъ.

Мы знаемъ, что "философическія" письма были плодомъ религіознаго перелома, пережитого Чаадаевымъ въ 20-хъ годахъ. Скудость матеріаловъ не позволяетъ намъ опредълить ближайшимъ образомъ, какъ мистицизмъ въ духѣ Шеллинга, съ годами. подъ вліяніемъ мышленія и чтенія, утратиль въ немъ свой личный и патологическій характеръ. Но для всякаго ясно, что философія исторіи, изложенная въ этихъ письмахъ, представляетъ собою чиствиній мистицизмъ: это, какъ мы видвли, -- ученіе объ имманентномъ дъйствіи духа Божія въ человъчествъ и о сліяніи челов'ячества съ Богомъ, какъ конечной ц'яли исторического процесса. А за этой мистической философіей исторіи мы должны предполагать столь же мистическую метафизику. Ибо исходной точкой этой теоріи является, очевидно, противопоставление эмпирическому міру случайныхъ и противорѣчивыхъ явленій — другого, идеальнаго міра, гдѣ эти явленія пріобрѣтаютъ смыслъ и единство, причемъ оба эти міра предполагаются не разобщенными, а находящимися въ состояніи непрерывнаго взаимодъйствія: эта живая связь между ними, т.-е. между Богомъ и міромъ, навѣки установлена Христомъ, воплотившимъ непреходящую сущность въ конечномъ явленіи. Что Чаадаевъ строго стоялъ на почвѣ этой. мистической хат' হুই০০০০ идеи воплощенія и искупленія. на это

у насъ есть и прямое доказательство — его лисьмо къ М. Ө. Орлову, вфроятно 1837 года; вотъ этотъ краснорфчивый отрывокъ, гдф въ немногихъ строкахъ выражена вся сущность христіанскаго мистицизма: "Ты им'вешь несчастіе въровать въ смерть; для тебя небо не знаю гдѣ, гдѣ-то за предѣлами могилы. Ты изъ числа тѣхъ, которые еще думаютъ, что жизнь не есть нѣчто цѣльное, что она переломлена на двѣ части и что между этими двумя частями существуеть бездна. Ты забываешь, что скоро уже восемнадцать съ половиною въковъ, какъ эта бездна наполнена; наконецъ, ты думаешь, что между тобою и небомъ-лопата могилыцика. Печальныя върованія, которыя не хотять понять, что въчность не иное что, какъ жизнь праведника, — та жизнь, образецъ которой принесъ намъ Сынъ человъческій, что она можетъ, что она должна начинаться въ этомъ мірѣ, что она въ самомъ дълъ зачнется съ того дня, когда мы дъйствительно захотимъ, чтобы она зачалась; которыя воображаютъ, что міръ насъ окружающій есть тотъ міръ, какой существуетъ въ дъйствительности; которыя не видятъ, что этотъ существующій міръ изготовленъ нашими руками, и что только отъ насъ зависитъ привести его въ ничтожество; которыя себѣ воображають, какъ маленькія дѣти, что небо-это голубой сводъ, раскинутый надъ нашими головами, и что нътъ средства взойти на эту высоту! Роковое наслѣдіе вѣковъ, когда земля, не освященная еще жертвоприношеніемъ, не была еще примирена съ небомъ! " 1).

<sup>1) &</sup>quot;В. Евр." 1874, іюль, стр. 87, съ французскаго; подлинникъ въ Румянц. музеф.

Да, Чаадаевъ—мистикъ, и. надо прибавить, мистикъ послѣдовательный до конца. Видя въ религіи опредѣленіе отношеній человѣка къ Богу, онъ уже безусловно и́сключаетъ изъ нея правственность, опредѣляющую только взаимныя отношенія людей между собою, и въ этой исключительности онъ не останавливается ни передъ какимъвыводомъ.

Вотъ замѣчательный отрывокъ изъ недошедшаго до насъ "Философическаго" письма, сохранившійся случайно 1): "Намъ предписано любить ближняго; но для чего?—Чтобы отклонить любовь нашу отъ самихъ себя.— Это не мораль, а просто логика.—Что бы я ни дѣлалъ, между мною и истиною вѣчно становится что-то постороннее; и это постороннее—это я самъ, Я самъ отъ себя заслоняю истину. Одно. слѣдовательно, средство открыть ее: отстранить свое я. Потому, мнѣ кажется, хорошо бы было, еслибъ мы часто повторяли самимъ себѣ то, что Діогенъ сказалъ Александру: посторонись, ты заслоняешь мню солние!" — Поразительная мысль и поразительная послѣдовательность въ развитіи мистической идеи! И ту же точку зрѣнія проводитъ Чаадаевъ въ своей философіи исторіи.

Такъ, говоря о Монсеѣ, безпощадно истреблявшемъ десятки тысячъ людей, и объ упрекахъ, которые дѣлаютъ ему за это историки, онъ замѣчаетъ: естественно, что человѣкъ, котораго Провидѣніе избрало исполнителемъ своей воли, долженъ былъ дѣйствовать, какъ оно, какъ природа; его призваніемъ было—не явить міру обра-

¹) Телескопт 1832 г. № 11, стр. 354, "Нѣчто изъ переписки NN".

зецъ справедливости и нравственнаго совершенства, а внѣдрить въ человѣческій духъ неизмѣримую идею, которой человѣческій духъ не въ силахъ былъ самъ родить изъ себя. Въ другой разъ, говоря о Магометѣ, онъ спокойно констатируетъ, что божественный духъ христіанства для достиженія своей цѣли сочетается, если надо, и съ ложью;—и забавно видѣть, какъ Вагнеръ-Гагаринъ въ страхѣ зажмуриваетъ глаза передъ этой смѣлой послѣдовательностью и набожно открещивается примѣчаніемъ: невозможно-де допустить такой случай, когда бы истинѣ должно было сочетаться съ ложью.

Итакъ, міровоззрѣніе Чаадаева — мистицизмъ чистой воды. На этомъ основании мы должны, казалось бы, ожидать, что онъ обратить свою рѣчь исключительно къ отдъльной личности, ибо что можетъ быть интимиве, индивидуальные мистической религіи, вся сущность которой-въ перерожденіи отдільнаго человіна? Такой проповідью дійствительно является вся мистическая литература новаго времени отъ болгарскаго "Добротолюбія" до поученій г-жи Гюйонъ. Мало того: онъ пережилъ религіозный кризисъ; былъ бы естественно, если бы онъ взялся за перо для того, чтобы разсказать людямъ о пережитой имъ внутренней борьбѣ, подѣлился съ ними своимъ пламеннымъ душевнымъ опытомъ; такъ сдѣлалъ въ наши дни гр. Толстой, и такъ въ другую индивидуалистическую эпоху сдълаль блаж. Августинъ. Но то, что написалъ Чаадаевъ, меньше всего есть исповъдь и только съ натяжкою можетъ быть названо проповѣдью: это своего рода "Теологико-политическій трактатъ".

Дѣло въ томъ, что его мистицизмъ-совсѣмъ особаго

рода: какъ это ни странно, индивидуалистическое начало играетъ въ немъ ничтожную роль. Читатель, конечно, замѣтиль, что идея личнаго спасенія — эта основная идея практическаго мистицизма всѣхъ вѣковъ—совершенно чужда Чаадаеву: по его теоріи, спасеніе есть дѣло всего человѣчества на всемъ протяженіи исторіи, и отдѣльная личность всецѣло поглощается этимъ всемірнонсторическимъ процессомъ. Такимъ образомъ, идеѣ личнаго спасенія, какъ безсмысленной и неосуществимой. противопоставляется чисто-соціальная идея коллективнаго спасенія; иначе говоря—передъ нами теорія соціальнаго мистицияма.

Вотъ гдъ, больше чъмъ на какомъ-нибудь отдъльномъ вопросъ, можетъ быть опредълена степень зависимости Чаадаева отъ французской католической школы мыслителей, отъ Балланша, де-Местра. Бональда и друг. Въ ихъ ученіяхъ религія также носитъ вполив соціальный, анти-индивидуалистическій характерь; это было результатомъ отраженія въ религіозной сферѣ того могучаго соціальнаго движенія, которое 19-й въкъ унаслідовалъ отъ 18-го и которое какъ разъ въ эпоху реставраціи Контъ теоретически освятиль формулой: личностьничто, истинной реальностью обладаеть только общество. Сходство несомнънно, но о заимствовании не можетъ быть рѣчи: въ то время, какъ у французскихъ мыслителей, безъ исключенія у всѣхъ, религія является лишь орудіемъ политическаго самосохраненія, т.-е. служитъ соціальной ціли, — у Чаадаева, наобороть, общество, такъ же какъ и личность. служитъ религіозной цёли, понятой абсолютно. Одного этого достаточно, чтобы признать ученіе Чаадаева вполн'є самобытнымъ. Намъ уже изв'єстны элементы, изъ которыхъ оно возникло; это—своеобразный плодъ мистической идеи на почв'є исключительно-соціальнаго настроенія русскаго передового общества 20-хъ годовъ; это—міровозэр'єніе декабриста, ставшаго мистикомъ.

И такимъ оно является во всѣхъ своихъ чертахъ. Оно аскетично по существу; оно предаетъ проклятію всѣ утѣхи жизни—"пагубный героизмъ страстей, соблазнительный идеалъ красоты, необузданную любовь къ землѣ"; оно требуетъ беззавѣтнаго служенія идеѣ, суля въ награду не довольство народное, не личное счастіе, даже не личное спасеніе, этотъ загробный гедонизмъ, — а только сознаніе исполненнаго долга. Не этой ли аскетической строгостью запечатлѣны молодыя лица будущихъ декабристовъ, не такъ ли, сознательно-обреченные, шли они и на безнадежный подвигъ 14 декабря?

Дальше, когда, ознакомившись съ грандіозной концепціей "философическихъ писемъ", мы попытаемся отдать себѣ отчетъ въ качествахъ создавшаго или—все равно—воспринявшаго ее ума, насъ прежде всего поразитъ его необычайная систематичность. Это умъ, не могущій жить внѣ теоретическаго міровоззрѣнія, притомъ очень близкаго къ схемѣ. Чаадаевъ по природѣ не выноситъ ничего туманнаго, неопредѣленнаго, безпорядочнаго, ему во всемъ нужны стройность и единство. Мало того: единство, да еще преемственность — это двѣ основныя категоріи его мышленія, два орудія, которыми онъ дисциплинируетъ буйный хаосъ явленій. Мысль Герцена, что исторія никуда не идетъ или идетъ всюду, куда ей укажутъ, ноказалась бы Чаадаеву дикой нелѣпостью, и точно такъ же

онъ не въ состояніи представить себѣ сложную эволюцію, текущую сразу по нѣсколькимъ русламъ. Его уму равно претитъ и множественность цѣлей, и безцѣльность: міръ долженъ имѣть цѣль, и притомъ одну.

Чаадаеву посчастливилось найти то, что ему было нужно, — единую всеобъемлющую идею, — и любопытно видёть, съ какимъ самодовольствомъ онъ говорить объ этомъ: по всей въроятности, онъ считаетъ эту черту признакомъ совершеннаго ума. "О чемъ же мы станемъ бесъдовать? — пишетъ онъ однажды Пушкину. — У меня, вы знаете, всего одна идея, и если бы ненарокомъ въ моемъ мозгу оказались еще какія-нибудь идеи, онъ, конечно, тотчасъ прилъпились бы къ той одной: удобно ли это для васъ? И мы видъли — онъ дъйствительно весь въ одной мысли: его міровоззрѣніе централизовано до мелочей, оно спаяно такъ крѣпко, что, признавъ за истину его исходный пунктъ. вы уже до конца въ его власти.

Притомъ, его мысль никогда не обращается противъ самой себя. Можно удивиться этой наивной дерзости человъка, который мнитъ себя повъреннымъ Божьихъ думъ: кто открылъ ему міровую тайну? Но Чаадаевъ не колеблется ни минуты и приписавъ Богу свою собственную мысль, мгновенно смиряется предъ ея объективной божественностью. Надо замѣтить также, что мы знаемъ его мысль не всю: въ утраченныхъ письмахъ онъ, безъ сомнѣнія, объяснялъ и актъ творенія. какъ начальное звено всей системы, иначе оставалось бы непонятнымъ, зачѣмъ нужна Богу вся эта гегеліанская игра—создавать существа, которыя должны сквозь грѣхъ и муку возвращаться въ Его же лоно? Называть Чаадаева въ какомъ

бы то ни было отношеніи скептикомъ, значить ставить истину на голову: большаго догматизма мысли нельзя себѣ и представить.

Таковы формальныя свойства его мышленія: это типичный по свойствамъ (но не по размѣрамъ) умъ человѣка 20-хъ годовъ. умъ декабриста, — положительный, ясный, склонный къ схематизму и, если можно такъ выразиться, идеологически-страстный.

#### XIII.

По чудовищному, хотя и очень понятному недоразумѣнію, русское образованное общество искони чтитъ въ Чаадаев одного изъ піонеровъ своего освободительнаго движенія. Историки русской общественности безтрепетной рукой занесли его имя на скрижали нашего политическаго подвижничества. такъ что, напримъръ, едва ли не самую дъльную библіографію о Чаадаевъ можно найти въ справочной книжкѣ по исторіи революціонныхъ движеній въ Россіи "За сто літь", изданной В. Л. Бурцевымъ въ Лондонъ. Родоначальникомъ этой легенды надо признать Герцена, который въ своей извъстной книгь Du développement des idées révolutionnaires en Russie (1851) отвелъ Чаадаеву одно изъ самыхъ видныхъ мъстъ въ исторіи русской революціонной мысли. Съ тъхъ поръ эта репутація твердо держится за Чаадаевымъ, и существо дъла нисколько не измънилось отъ того. что Пыпинъ присвоилъ ему новую кличкуродоначальника нашего исторического скептицизма.

Эта легенда возникла еще при жизни Чаадаева, конечно не среди людей, близко знавшихъ его, а въ кругу широкой публики, знавшей о немъ лишь по наслышкъ. Его философскія письма были прочитаны немногими, а изъ читавшихъ, какъ увидимъ дальше, большинствомъ не поняты; общественное же мнѣніе основало свою оценку на внешнихъ наблюденіяхъ. Чаадаевъ былъ уменъ, остеръ на языкъ и саркастиченъ; онъ былъ недоволенъ почти всёмь, что дёлалось вокругь него; онъ держался независимо и жилъ внъ службы; наконецъ, онъ былъ другъ декабристовъ и опальнаго Пушкина и за его статью быль закрыть журналь. Такихь данныхь, пожалуй, и теперь было бы достаточно, чтобы составить человъку репутацію либерала. Самъ Чаадаевъ еще въ 1835 году писаль по этому поводу въ письмѣ къ пріятелю—А. И. Тургеневу: "Что я сдёлаль, что я сказаль такого, чтобы меня можно было причислять къ оппозиціи? Я ничего другого не говорю и не делаю, я только повторяю, что все стремится къ одной цёли, и что эта цёль-царство Божіе" <sup>1</sup>).

Разбирать подробно Чаадаевскую легенду и опровергать ее по частямъ было бы и скучно, и безполезно, потому что главнымъ доводомъ противъ нея является духъ, проникающій ученіе Чаадаева въ цібломъ. Но два пункта требуютъ, кажется, детальнаго разъясненія,—именно тѣ, гдѣ теоретическія идеи Чаадаева близко соприкасаются съ практикой: это вопросы о его политическихъ взглидахъ и о его отношеніи къ русскому правительству. Оба

<sup>1) ().</sup> ch., 17:.

они, разумѣется, предрѣшались основнымъ убѣжденіемъ Чаадаева, но не вполнѣ, и потому намъ необходимо пренебречь апріорнымъ путемъ и привести прямыя свидѣтельства.

Всего яснѣе политическіе взгляды Чаадаева выражены въ цитированномъ выше письмѣ его къ А. И. Тургеневу 1). "У насъ, — пишетъ онъ, — господствуетъ, какъ мнъ кажется, странное заблужденіе. Мы во всемъ обвиняемъ правительство. Но правительство просто дълаетъ свое дѣло — вотъ и все; будемъ-те же и мы дѣлать свое дёло, будемъ исправляться. Большая ошибка считать безграничную свободу непремѣннымъ условіемъ умственнаго развитія. Вспомните Востокъ: это ли не классическая страна деспотизма? Между твиъ оттуда міръ получилъ все свое просвѣщеніе. Вспомните арабовъ: догадывались ли они о благахъ представительнаго правленія? Между тъмъ мы обязаны имъ доброй частью нашихъ познаній. Вспомните средніе вѣка: имѣли ли они хоть отдаленное представление о неизраченныхъ прелестихъ золотой середины? Между тъмъ, именно въ средніе вѣка человѣческій духъ развилъ наибольшую энергію. Наконецъ, думаете ли вы, что цензура, кинувшая Галилея въ темницу, была мягче цензуры г. Уварова съ товарищами? Но не вертится ли съ тъхъ поръ земля, приведенная въ движение толчкомъ ноги Галилея? Итакъ, будьте геніальны, и все устроится".

Само собою разумѣется, что всякое революціонное движеніе Чаадаевъ считалъ безусловно пагубнымъ. Вотъ

<sup>1)</sup> Тамъ же, 179.

его отзывъ о 14 декабря, находящійся въ первомъ, знаменитомъ "философическомъ письмъ": "пройдя побъдитедями просвъщеннъйшія страны міра, мы принесли домой лишь идеи и стремденія, плодомъ которыхъ было безмърное несчастие, отодвинувшее насъ всиять на полъвѣка" 1). Іюльская революція повергла его въ скорбь и ужасъ, и онъ удивлялся Жуковскому, который можетъ оставаться спокойнымъ, "когда валится цёлый міръ". "Недавно, — такъ онъ съ сокрушениемъ писалъ Пушкину въ половинѣ сентября 1831 года <sup>2</sup>),—всего какой-нибудь годъ тому назадъ, міръ жилъ себѣ съ чувствомъ спокойной увъренности въ своемъ настоящемъ и будущемъ, мирно припоминая свое прошедшее и поучаясь имъ. Духъ возрождался въ спокойствіи, намять человіческая обновлялась. митнія примирялись, стихала страсть, раздраженія не находили себѣ пищи, честолюбіе получало удовлетворение въ прекрасныхъ трудахъ, всв потребности человѣка мало-по-малу сводились въ предѣлы умственной сферы, всв интересы были готовы сойтись на единомъ интересъ всеобщаго прогресса разума. Для меня это было—вфра, довфривость безконечная! Въ этомъ счастливомъ мирѣ міра, въ этомъ будущемъ я обраталь и мой собственный мирь, видаль мое собствен-

<sup>1)</sup> Сравн. отзывъ о декабристахъ въ запискѣ графу Бенкендорфу, составленной, по преданію, Чаадаевымъ для И. В. Кирѣевскаго (О. ch. 153 и сл.). Мы не считали возможнымъ пользоваться этой запиской, такъ какъ неизвѣстно, какую роль игралъ въ ея составленіи Чаадаевъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Бумаги А. С. Пушкина", изд. Р. Арх., М. 1881, съ франц., стр. 157.

ное будущее. И случилась вдругъ глупость одного человъка, одного изъ тъхъ людей, которые, невъдомо для нихъ самихъ, бываютъ призваны управлять человъческими дълами, и вотъ: спокойствіе, миръ, будущее, все вдругъ разлетълось прахомъ... У меня, я чувствую, слезы навертываются, когда погляжу на это великое бъдствіе стараго, моего стараго общества. Это всеобщее горе, обрушившееся столь внезапно на мою Европу, усугубило мое личное горе".

Ниже мы увидимъ, какъ держался самъ Чаадаевъ по отношенію къ русскому правительству. Каковы бы ни были личные мотивы, руководившіе имъ при этомъ,нътъ никакого сомнънія, что онъ выражалъ свое искреннее убъжденіе, когда писалъ царю (1833 г.): "Но прежде всего я глубоко убъжденъ, что для насъ невозможенъ никакой прогрессъ иначе, какъ при условіи полнаго подчиненія чувства всёхъ вёрноподданныхъ чувствамъ государя", 1) или когда кончалъ (тогда же) письмо къ Бенкендорфу такими строками: "Впрочемъ, какое бы мнъніе Ваше Сіятельство по сему обо мнъ не возымъли, въ моихъ понятіяхъ долгъ святой каждаго гражданина покорность безусловная властямъ. Провидениемъ поста-Вы, облеченные дов'тріемъ самодержца, вленнымъ, представляете въ глазахъ моихъ власть Его. Всякому Вашему рѣшенію смиренно повиноваться буду 2. Правда, Чаадаевъ съ отвращениемъ смотрълъ на кръпостное

<sup>1)</sup> Цит. по М. К. Лемке, *Чаадасвъ и Надеждинъ*, "М. Бож." 1905 г., сент., стр. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid., стр. 20. Сравн. предисловіе Гагарина къ О. сh., стр. 2.

право <sup>1</sup>), осуждаль порабощеніе церкви въ Россіи свѣтской властью <sup>2</sup>), осуждаль и, главное, осмѣиваль, конечно, и многое другое. Но все это были мелочи, не идущія въ счеть, какъ ихъ не ставили ему въ строку и высшія московскія власти, съ которыми онъ до смерти находился въ наилучшихъ отношеніяхъ. Если Бенкендорфъ и самъ Николай относились къ Чаадаеву подозрительно, то это имѣло совсѣмъ другія основанія: голосъ умственной силы, какъ бы униженно онъ ни звучаль, отвратительно дѣйствуетъ на нервы деспотовъ, потому что они верхнимъ слухомъ тотчасъ чуятъ ея царственную, непокорную природу. Это та самая нервная дрожь, которая въ "Deutschland" Г. Гейне заставляетъ тѣнь императора вдругъ накинуться на поэта со словами:

Es regt mir die innerste Galle auf, Wenn ich dich höre sprechen, Dein Odem schon ist Hochverrat Und Majestätsverbrechen!

## XIV.

Намъ остается еще сказать нѣсколько словъ объ отношеніи Чаадаева къ католицизму.

Оно не совсѣмъ ясно. Видя весь смыслъ христіанства въ единствѣ и считая цѣлью христіанства постеленное образованіе единой соціальной системы или цер-

<sup>1)</sup> См., напр., "Записки" Д. Н. Свербеева, II, стр. 407; сравн. записку для И. Кирфевскаго, О. сh., стр. 157.

<sup>2)</sup> См. выше.

кви, долженствующей воцарять истину среди людей, Чаадаевъ теоретически долженъ былъ, конечно, признавать истинной религіей католичество, основанное на принципъ единства и прямой передачи истины въ непрерывномъ ряду смѣняющихъ другъ друга первосвященниковъ. Мало того, онъ убѣжденъ, что царство духа на землъ можетъ быть обезпечено лишь воплошеніемъ истины въ видимой, такъ сказать, осязательной формъ, другими словами, онъ безусловный сторонникъ церковной организаціи: "Развѣ мы уже на небѣ, что можемъ безнаказанно пренебрегать условіями земной экономіи? И что же есть эта экономія, какъ не сочетаніе чистой идеи разумнаго существа съ непреложными нуждами его существованія? А первая изъ этихъ нуждъ есть жизнь въ обществъ, соприкосновение умовъ, сліяние идей и чувствъ; лишь удовлетворивъ этей потребности, истина становится живою и изъ области умозрѣнія нисходить въ область реальнаго". Исходя изъ этой мысли, онъ высмъиваетъ протестантовъ съ ихъ "невидимой" церковью—"дъйствительно невидимой, какъ ничто"; онъ признаетъ, что папство, какъ внѣшній знакъ единства, безусловно соотвътствуетъ духу христіанскаго ученія, и что оно въ общемъ превосходно исполняло свою роль на протяженіи вѣковъ, централизуя христіанское общество и христіанское мышленіе; наконець, онъ полагаеть, что всѣ другія христіанскія віроученія представляють собою уклоненія отъ истинной религіи, которой является католичество, и что ихъ долгъ-вернуться въ его лоно, дабы возстановить первоначальное единство церкви.

Между темъ на практике Чаадаевъ нигде, даже въ

частныхъ письмахъ, не высказывается за подчиненіе русской церкви пап'я и вообще за какое бы то ни было соединеніе церквей. Возможно, разум'вется, что объ этомъ была рѣчь въ одномъ изъ его утраченныхъ философскихъ писемъ, но намекъ долженъ бы найтись и възнаменитомъ письмѣ, —а здѣсь лишь глухо говорится о необходимости для насъ "дать себф истинно-христіанскій импульсъ". Для уясненія его мысли чрезвычайно важно замътить слъдующее: онъ противопоставляетъ намъ, между прочимъ, Англію, какъ страну, жившую настоящей христіанской жизнью, —несмотря на то, что Англія давнымъ давно порвала связь съ католичествомъ и свергла власть напы; все дёло въ томъ, что англійская исторія, въ противоположность русской, по его мнѣнію, вся разыгралась на почвѣ религіознаго интереса. И если въ другомъ мфстф-въ частномъ письмф къ кн. Мещерской (1841 г.) 1)—онъ высказывается за прямое возвращение Англіи въ допо католичества, то, безъ сомнѣнія, лишь потому, что считаль Англію плотью отъ плоти католической Европы; для Россін же, которая, по его мижнію, еще и не начинала жить европейской, т. е. католической жизнью, онъ не могъ рекомендовать такого героическаго средства. Въ общемъ его мысль можно формулировать, кажется, такъ: ближайшій и неотложный долгъ Россіи—встин силами оживить въ себт втру и сделать ее средоточіемъ жизни; этимъ она вступить на истиннохристіанскій, или, что то же, западно-европейскій путь, который, въ концѣ концовъ, неминуемо приведетъ ее къ

<sup>1)</sup> О. Сh., стр. 197 и сл.

церковному сліянію со старымъ христіанскимъ, т. е. съ католическимъ обществомъ.

Самъ Чаадаевъ никогда не переходилъ въ католичество. — и это была, разумъется, вошющая непослъдовательность. На вопросъ Пановой, какъ ей поступать въ отношении католичества, онъ въ знаменитомъ нисьмъ отвѣчалъ: вы должны вѣрить, что католичество, какъ воплощение высшаго христіанскаго начала — единства, есть истинная религія; но именно ради принципа единства вы не должны обнаруживать этого убъжденія предъ лицомъ свѣта (чтобы не вносить разлада въ семью и общество); пусть оно будеть только внутреннимъ свътильникомъ вашей вѣры. —Иначе оправдываетъ онъ самого себя въ письмѣ къ А. И. Тургеневу, 1835 г.: "Вы ошиблись, назвавъ меня настоящимъ католикомъ. Я не отрекаюсь отъ своихъ върованій, —да и не пристало мнъ теперь, когда моя голова уже бѣлѣетъ, измѣнять убѣжденіямъ цілой жизни; но признаюсь вамъ, я не хотіль бы найти дверь больницы запертой, когда мит придется — не въ долгомъ уже времени-постучаться въ нее" 1).

### XV.

Віографія Чаадаева со времени его возвращенія изъза границы естественно д'влится на три періода: 1) годы уединеннаго сосредоточенія и творчества, 1826—30,

<sup>1)</sup> O. Ch., crp. 186.

2) возвращеніе въ общество и соотвѣтственный пересмотръ доктрины, 1831—37, наконецъ 3) періодъ неподвижности и старчества, 1838—56. Плодомъ перваго періода были "Философическія письма", плодомъ второго — "Апологія сумасшедшаго", третій остался литературно безплоднымъ.

Мы переходимъ теперь ко второму періоду.

Чаадаевъ 30-хъ годовъ во многомъ непохожъ на автора "Философическихъ писемъ". Эта разница—прежде всего вившняя. По словамъ Жихарева, Чаадаевъ до-нельзя надоблъ лечившему его проф. Альфонскому своей мнительностью и капризами, и такъ какъ онъ въ сущности быль совершенно здоровь, то Альфонскій кончиль тімь, что однажды чуть не насильно свезъ его въ Англійскій клубъ: здѣсь Чаадаевъ встрѣтилъ множество старыхъ знакомыхъ и былъ радушно принятъ ими. Это случилось въ мав или іюнв 1831 года; съ этого дня Чаадаевъ сдёлался постояннымъ посётителемъ клуба, сталъ бывать въ знакомыхъ домахъ, началъ и у себя принимать, словомъ — былъ возвращенъ обществу. Вмѣстѣ съ тьмь. и здоровье его замътно поправилось, хотя мнительность и нервозность, повидимому, никогда не оставляли его.

Въ эти годы жилъ въ Москвѣ и единственный его братъ Михаилъ, тоже рано потерпѣвшій крушеніе, ожесточенный и замкнувшійся въ себѣ. А въ глухой усадьбѣ Дмитровскаго уѣзда непрестанно томилась тревогою за нихъ старая воспитательница-тетка, княжна Щербатова. и усердно ползли въ Москву ея чудовищно-безграмотныя письма. въ которыхъ трогательно слиты наивность по-

нятій, нѣжная заботливость и старомодная учтивость манеръ. Она матерински любитъ обоихъ, но Михаилъ ей ближе, съ нимъ она можетъ просто говорить, а Петръ внушаетъ ей какое-то суевърное почтеніе. Да онъ почти и не пишетъ: зато Михаилъ Яковлевичъ съ педантической аккуратностью отвѣчаеть на каждое ея нисьмо. ... Любезный мой другъ, Михайла Яковлевичъ! обыкновенно пишетъ она 1). — Давно не имъю никакого свъдънія о васъ, заключаю, что ты не имъешь ничего сказать пріятнаго, потому и не пишешь", и т. д.; и затѣмъ: "остаюсь съ искренней моей преданностью любящая тебя покорная услужница и тетка кн. А. Щербатова". И онъ отвѣчаетъ примърно въ такомъ родѣ: "Милостивая Государыня, любезная тетушка. Письмо ваше отъ 22 ноября честь имѣлъ получить. Имѣю удовольствіе васъ ув'єдомить, что здоровье брата Петра Яковлевича примътно поправляется, и кажется, можно надъяться", и т. д., а въ заключение неизмѣнно: "Впрочемъ, честь имѣю быть съ чувствами истиннаго почтенія и преданности, милостивая государыня любезная тетушка, вашъ покорнъйшій слуга и племянникъ Михайло Чаадаевъ". Цълые дни сидитъ старушка за пяльцами у окна, вышивая то "мамелюка" для Михаила Яковлевича, то коверъ къ именинамъ для Петра, — "но немного не достало шерсти, всего 6 золотниковъ, но ни въ одной лавкъ нъту; къ 29-му ежели добуду, то будетъ кончено": "а вечеромъ, — пишетъ она, — моя Анетка мив читаетъ и потомъ мы играемъ въ шахъ и матъ, и она

<sup>1)</sup> Всѣ письма, цитируемыя въ этой главѣ, воспроизводятся съ рукописныхъ подлинииковъ.

играетъ лучше меня"... "И теперь взяла я книгу у Норовыхъ, Семейство Холмскихъ, которую тебѣ рекомендую. Не можешь себъ представить, какъ интересно, а кто авторъ, неизвъстно". Книги доставляетъ ей обыкновенно Михаилъ Яковлевичъ — французскіе романы изъ библіотеки Семена, гдѣ онъ держитъ для этого полугодовой абонементъ, и каждый разъ, когда кончается срокъ абонемента, она проситъ больше не присылать ей книгъ: .. н такъ ужъ ты меня одолжилъ, что не знаю, какъ тебя и благодарить; въ скукъ моей, конечно, великая отрада, но надо и совъсть имъть: въ годъ это дълаетъ сумму, а я знаю, что ты и самъ нуждаешься". Анна Михайловна живетъ однообразно; изрѣдка навѣщаютъ ее сосѣди, чаще другихъ (но больше для того, чтобы пофсть) — Бахметевы, и сама она изредка фздить къ Норовымъ, къ тъмъ же Бахметевымъ, а весною и осенью распутица, зимою стужа и мятели надолго отрѣзываютъ ее отъ міра. Зато бывають у нея и банкеты. "Завтра v меня grand diner на случай дорогого моего имянинника, съ чъмъ и тебя поздравляю и увърена, что сей день проведещь съ любезнымъ твоимъ братомъ, а я со своими сосъдями, а именно Малиновскимъ, Норовыми и Бахметевыми, и твоимъ шампанскимъ будемъ пить за здравіе любезнаго моего племянника". Переписка съ Михаиломъ Яковлевичемъ, да ръдкія свиданія съ нимъ и съ Петромъ Яковлевичемъ — ея единственная отрада, ихъ здоровье и дъла — ея главная забота. Ее томятъ предчувствія, мучить неизв'єстность о нихъ: "Стараюсь какъ можно болве заняться. Нвтъ минуты, чтобы я была не въ дъйствіи, развлечь себя отъ мыслей, которыя во мнъ производять такое біеніе въ сердцѣ. Только и въ головѣ, что вы". У нея, разумвется, есть безконечная тяжба съ какою-то пом'ящицей, и это діло часто фигурируеть въ ея письмахъ; разъ тоже поинтересовалась она спросить о московскихъ балахъ, на что угрюмый Михаилъ Яковлевичъ отвъчаетъ ей сухо: "Насчетъ здъшнихъ увеселеній по случаю пребыванія здісь императорской фамиліи могу вамъ сказать только то, что нъсколько дней тому назадъ, вхавъ отъ брата, видвлъ, что по Петровкв горять плошки, а по какому случаю, мнѣ неизвъстно". Обычно же ея письма исчерпываются вопросами о здоровьи Петра Яковлевича, выраженіями сочувствія, совътами и пр. Очень тревожатъ ее денежныя дъла братьевъ, впрочемъ лишь смутно извъстныя ей. "Дъла его, —пишетъ она о Петръ Яковлевичъ, — кажется, не такъ исправны, все нуждается въ деньгахъ, а куда проживаеть, не вѣдаю, но, кажется, онъ очень разстроенъ въ своихъ финансахъ". Она узнала, что всѣ имѣнія Панова, которому Петръ Яковлевичъ ссудилъ изрядную сумму, давно заложены; "напрасно онъ в врилъ такому вертопраху; онъ судитъ по своей душт и всякому втритъ". Михаилъ Яковлевичъ пишетъ ей: "Изъ деревни меня увѣдомляють, что хлѣбъ совсѣмъ не родился, едва на стмена собрали и оброка платить нечтыт ; на это старушка отвѣчаетъ, что это-де несомнѣнно "предлогъ ихъ, чтобы не платить. Имѣвъ во владѣніи всю землю, какимъ же образомъ могутъ отказаться платить что следуеть? и неужели вев откажутся крестьяне платить своимъ господамъ? поэтому всѣ дворяне будутъ банкруты и всѣ имѣнія опишутъ". Въ своей материнской заботливости она усердно хлопочеть, чтобы оба брата жили въ любви и дружбѣ, Такъ, она пишетъ Михаилу Яковлевичу: "Братъ твой меня увъдомляетъ о твоемъ здоровьи и между тѣмъ, что вы живете между собою въ совершенной дружбѣ, чему я истинно порадовалась. Вы оба намъреваетесь перемънить квартиру по близости другъ отъ друга, что для васъ будетъ весьма пріятно". "Къ крайнему моему сожалѣнію, — пишеть, она въ другой разъ, — потеряла всю надежду васъ видъть у себя, но истинно не сътую на тебя: присутствіе твое нужно брату твоему, въ его положеніи великое удовольствіе раздълять время съ тобою. Не можешь себъ представить, сколько мнѣ пріятно ваше дружелюбіе"; и каждый разъ, поздравляя Михаила съ днемъ рожденія или именинами Петра. она не забываетъ прибавить: "и надъюсь. что ты проведещь сей день съ нимъ; увѣрена, что ты ему сдълаешь большое удовольствіе".

А отношенія между братьями какъ разъ въ это время начали портиться и, повидимому, безъ всякой опредѣленной причины. Петръ былъ капризенъ, Михаилъ Яковлевичъ становился все нелюдимѣе и раздражительнѣе, оба съ годами черствѣли, а умственной связи между ними не было никакой. Еще осенью 1830 года братья обмѣнивались нѣжными письмами. Въ Москвѣ тогда была холера, и Михаилъ Яковлевичъ, гостившій у тетки, сильно тревожился за брата; вотъ нѣсколько строкъ изъ его письма къ Петру Яковлевичу отъ 12-го октября: "Ты пишешь, что всегда меня любилъ, что мы могли доставить другъ другу болѣе утѣшенія въ жизни, но любить болѣе другъ друга не могли. За эти мнѣ не-

оцѣненныя отъ тебя слова наградитъ тебя собственное твое чувство. Я не берусь тебѣ сказать, какое они на меня дѣлаютъ и всегда будутъ дѣлатъ дѣйствіе. Ты увѣренъ, что я тебя люблю, потому ты самъ можешь понять. Могу тебѣ только сказать, что это правда и что я это знаю, и что мнѣ это величайшее утѣшеніе". Охлажденіе началось, повидимому, особенно съ того времени, когда Петръ Яковлевичъ сталъ снова бывать въ обществѣ, и оно характерно отражалось въ письмахъ Михаила Яковлевича къ теткѣ.

Эти письма вообще недурно живописують будничную физіономію И. Я. Чаадаева въ моментъ его перехода изъ мрачнаго затворничества въ свътскую жизнь. Въ февралѣ 1831 года М. Я. пишетъ Аннѣ Михайловнѣ: "Могу васъ увъдомить, что братъ теперешнимъ состояніемъ здоровья своего очень доволенъ въ сравненіи съ прежнимъ, даже полагаетъ, что онъ отъ жестокихъ припадковъ (геморроидальныхъ), которыми страдалъ, совсѣмъ избавился. Аппетитъ у него очень, даже мнѣ кажется-слишкомъ хорошъ, спокойствіе духа, снисходительность, кротость-какія въ послідніе три года рідко въ немъ видълъ. Цвътъ лица, нахожу, гораздо лучше прежняго, хотя все еще очень худъ, но съ виду кажется совсёмъ старикомъ, потому что почти всё волосы на головъ вылъзли. Я живу очень отъ него близко и почти каждый день у него объдаю и провожу у него большую часть дня". Въ апреле онъ извещаетъ тетку, что братъ здоровъ, собирается прожить лѣто у нея въ Алексвевскомъ и даже думаетъ построить себв тамъ флигель по своему вкусу, на что старушка спѣшитъ отвѣчать: "Принимая искреннее участіе о васъ, можешь себѣ вообразить мое удовольствіе, что здоровье Петра Яковлевича поправляется, и прошу Бога, чтобъ совершенно возстановилось. О намфреніи его пріфхать пожить въ Алексвевское почту себв за счастье, видя его, буду гораздо спокойнве. Что же касается до постройки флигеля для него. чтобъ онъ быль увъренъ, что я препятствовать не буду, его воля, какъ пожелаетъ, такъ и строить, а мив будеть удовольствие его присутствие. Ежели бъ получила свои деньги отъ Колтовской, то давно бы построила для вашего прівзда и не допустила бы его убыточиться. Но ты, любезный мой другь, могу ли я надъяться и тебя видъть въ Алексъевскомъ? то бы совершенно было для меня благополучіе при старости лътъ моихъ". 11 іюня М. Я. пишетъ: "О брать честь имѣю донести, что онъ, какъ говоритъ лѣкарь, не столько боленъ геморроидомъ, сколько воображеніемъ, хотя нельзя сказать, чтобы онъ былъ совершенно и здоровъ".

Тутъ-то и случилось упомянутое выше происшествіе: первый выбадъ Чаадаева въ свѣтъ. Пушкинъ уѣхалъ изъ Москвы въ половинѣ мая, а 17 іюня Чаадаевъ пишетъ ему, что съ нѣкотораго времени началъ ѣздить, куда бы вы думали?—въ Англійскій клубъ". Пора отшельничества, видно, прошла для него безвозвратно; стоило ему однажды снова вкусить общенія съ людьми, и оно сдѣлалось для него неодолимой потребностью. Онъ съ перваго же дня, повидимому, сдѣлался ежедневнымъ посѣтителемъ клуба и остался на все лѣто въ Москвѣ, обманувъ надежды Анны Михайловны. Въ половинѣ августа П. В. Нащокинъ пишетъ Пушкину про

Чаадаева, что онъ "нынѣ пустился въ люди — всякій день въ клубѣ", а въ концѣ сентября сообщаетъ: "Чаадаевъ всякой день въ клубѣ, всякій разъ обѣдаетъ: въ обхожденіи и въ платьѣ перемѣнилъ фасонъ, и ты его не узнаешь ¹). Тетка, узнавъ о перемѣнѣ, происшедшей въ образѣ жизни Петра "Яковлевича, была чрезмѣрно довольна. 28 іюня она пишетъ Михаилу, что, долго не получая писемъ, начала уже безпокоиться о здоровьи П. Я.; "но къ моему счастію Норова была въ Москвѣ, и такъ какъ она любитъ твоего брата, то и освѣдомлялась о немъ; по возвращеніи ея увѣдомила меня, что слава Богу здоровъ, и тотъ день, который она посылала къ нему, онъ былъ въ Англійскомъ клубѣ, чему я очень порадовалась, что не убѣгаетъ людей, и успокоилась о его здоровьи".

Дъйствительно, самочувствіе П. Я. подъ вліяніемъ этой внѣшней перемѣны, какъ и естественно, быстро улучшилось, но, очевидно, онъ уже такъ сжился съ мыслью о своихъ мнимыхъ недугахъ, что никакъ не рѣшался сразу признать себя здоровымъ, и обижался, если другіе объявляли его здоровымъ. Въ іюлѣ Мих. Яковл. пишетъ: "Хотя и давно мнѣ кажется изъ словъ лѣкарей и изъ всѣхъ обстоятельствъ, что братъ больше боленъ воображеніемъ, нежели чѣмъ другимъ, но его ппохондрія и меня сбивала. Теперь же я совершенно убѣжденъ, потому что лѣкаря и не-лѣкаря, и тѣ, у ко-

<sup>1)</sup> Письмо Н. къ Пушкину 18 августа 1831 г., И. А. Шляпкинъ, "Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина", Спб. 1903, стр. 150: письмо 30 сент. того же года въ "Русск. Арх.", 1904 г.. № 11, стр. 440.

торыхъ та же самая бользнь бывала, утверждають, что братнино состояніе здоровья едва ли и бользнью можно назвать, и что на его м'єсть всякій другой не обращаль бы даже на это никакого вниманія... Теперь и брать начинаетъ успокаиваться, и съ этимъ вмѣстѣ и здоровье его примътно поправляется, потому что нельзя не признаться, что отъ инохондріи онъ д'яйствительно очень быль разстроенъ. Аппетитъ, сонъ, лѣкаря говорятъ, что пульсъ и языкъ, онъ имфетъ въ самомъ лучшемъ состояніи и всегда им'єль, но прежде почиталь это все дурными знаками. Теперь, по крайней мірь, онъ видить, что нѣть причины безнокоиться". Однако, недолго спустя, очевидно, случился новый припадокъ инохондріи. "Вы точно отгадали, — пишетъ М. Я. теткъ 30 сентября, — что я вамъ потому не писалъ, что не имълъ сообщить ничего пріятнаго. Ипохондрія братнина, хотя уже недёли двё или три какъ стала уменьшаться, но почему знать было, что это не промежутокъ. Но теперь, кажется, она совсимъ его оставила. Онъ безъ всякаго сравненія спокойнъе прежняго. Самъ онъ полагаетъ, что оттого сталъ спокоенъ, что чувствуетъ облегчение въ своей бользни, а мнь кажется, что бользнь его, которая сама почти ничего не значить, отъ того для него стала сносиће, что онъ объ ней меньше думаетъ. Какъ бы то ни было, достовърно то, что онъ много измънилъ прежній свой родъ жизни. Вы знаете, можетъ быть, что онъ съ нфкотораго времени въ числф членовъ Англійскаго клуба. Тамъ онъ бываетъ всякій вечеръ и два раза въ недѣлю объдаетъ. Онъ возобновилъ нъкоторыя старыя и сдълалъ ифкоторыя новыя знакомства, почти всякое утро выбзжаетъ въ гости, часто въ гостяхъ обѣдаетъ или у него обѣдаютъ. Продолжится ли это, — кажется, можно надѣяться". Петръ Яковлевичъ, узнавшій объ этихъ уснокоительныхъ бюллетеняхъ брата изъ писемъ къ себѣ тетки, повидимому, былъ ими недоволенъ, и М. Я., теряя терпѣніе, писалъ Аннѣ Михайловнѣ: "Если ему писатъ трудно, то лучше бы всего, если бы онъ мнѣ сообщалъ, что именно донести вамъ о его здоровъѣ, и я бы это и дѣлалъ безъ всякой перемѣны. Теперь же о его здоровъѣ васъ увѣдомлять уже и потому мнѣ мудрено, что по большей части мнѣ кажется, что онъ здоровъ, а ему самому объ себѣ кажется, что онъ боленъ. Свое ли мнѣніе вамъ о его здоровъѣ сообщать, или его соо́ственное, не знаю".

Это письмо было писано въ декабрѣ 1831 года; въ ближайшіе затыть годы П. Я. окончательно акклиматизировался въ образованномъ московскомъ обществъ, а М. Я. все больше уходиль въ свою скордуну. 1 марта 1834 г., М. Я. пишетъ Аннъ Михайловнъ: "Въ письмъ вашемъ отъ 18 февраля вы изволите писать, что такъ какъ братъ меня посъщаетъ, то я могу отъ него слышать о новостяхъ. На это могу вамъ донести, что я совершенно ничего не знаю, что дълается, что говорится, что пишется новаго, а у брата я быль 23 декабря прошлаго 1833-го года на новой его квартиръ, и съ тъхъ поръ, следовательно теперь уже более двухъ месяцевъ, его не видаль, но знаю, что онъ здоровь и вывзжаеть". Это извъстіе сильно опечалило старушку: "Я весьма огорчилась, что ты рѣдко видишь твоего брата; ежели между вами и было какое незначительное неудовольствіе,

примиритесь и живите дружелюбно. Согласіе между столь ближнихъ родственниковъ есть самое благополучіе". Но въ серединѣ этого года Мих. Як., давно уже жившій съ дочерью своего камердинера, Ольгой Захаровной, окончательно переѣхалъ на жительство изъ Москвы въ наслѣдственное помѣстье Чаадаевыхъ, с. Хрипуново, Ардатовскаго уѣзда Нижегородской губ. Здѣсь онъ нелюдимо и почти безвыѣздно прожилъ до смерти своей, въ 1866 году.

#### XVI.

Вернувшись въ общество, Чаадаевъ очень скоро выработаль себѣ тотъ образъ жизни, которому оставался въренъ уже до самой смерти, въ течение 25-ти лътъ. Въ концѣ 1833 года онъ переѣхалъ и на ту квартиру, гдъ прожилъ затъмъ до конца жизни, во флигель большого дома своихъ хорошихъ знакомыхъ, Левашовыхъ, на Новой Басманной: отнынѣ его жизнь-если не считать кратковременнаго и не оставившаго слудовъ перерыва, вызваннаго напечатаніемъ его статьи въ "Телескопъ" 1836 года, остается вполнъ неизмънной. Онъ дълитъ свое время между кабинетнымъ трудомъ и обществомъ: онъ завсегдатай Англійскаго клуба, почетный гость гостиныхъ и салоновъ; его можно видъть всюду, гдв собирается лучшее московское общество, на гуляньяхъ, первыхъ представленіяхъ въ театръ, на публичной лекціи въ университеть, —и разъ въ недълю онъ принимаетъ у себя. Его привычки ненарушимы; находясь въ гостяхъ, онъ ровно въ 101/2 час. откланивается, чтобы ѣхать домой.

Чаадаевъ сразу занялъ очень видное мѣсто въ образованномъ московскомъ обществѣ: уже въ половинѣ 30-хъ годовъ онъ былъ однимъ изъ его "львовъ". Когда въ 1836 году петербургскія власти заинтересовались Чаадаевымъ, начальникъ московской жандармеріи, генералъ Перфильевъ, такъ-не совсѣмъ грамотно, но зато художественно-върно-характеризовалъ его положение въ свътъ и личность: "Чеодаевъ (sic) особенно привлекалъ къ себѣ вниманіе дамъ, доставлялъ удовольствіе въ бесъдахъ и передавалъ все читаемое имъ въ иностранныхъ газетахъ и журналахъ и вообще вновь выходящихъ сочиненіяхъ-съ возможною отчетливостью, имѣя щастливую память и обладая даромъ слова. Когда нарождался разговоръ общій, Чеодаевъ разрѣшаль вопросъ, при сужденіяхъ о политикѣ, религіи и подобныхъ предметахъ, со свойственнымъ уму образованному, обилующему матеріалами, убъжденіемъ. Знакомство онъ имъетъ большое; въ короткихъ же связяхъ замѣчается: съ И. И. Імитріевымъ, М. О. Орловымъ, Масловымъ, А. И. Тургеневымъ, княгинею С. С. Мещерскою... Чеодаевъ часто бываетъ: у Е. О. Муравьевой, Ушаковой, Нарышкиной, Пашковой, Раевской и у многихъ другихъ... Образъ жизни Чеодаевъ ведетъ весьма скромный, страстей не имфетъ, но честолюбивъ выше мфры. Сіе то самое и увлекаетъ его иногда съ надлежащаго пути, благоразуміемъ предписываемаго "1).

Въ началѣ тридцатыхъ годовъ Чаадаеву было 36— 37 лѣтъ. Онъ былъ высокаго роста, очень худъ,

<sup>1)</sup> М. К. Лемке, "Чаадаевъ и Надеждинъ" "Міръ Божій", 1905. октябрь, стр. 155—6.

строенъ, всегда безукоризненно одътъ. Строгое изящество его костюма и изысканность манеръ вошли въ поговорку; графъ Поццо-ди-Борго, человѣкъ компетентный въ этомъ дѣлѣ, замѣтилъ однажды, что, будь на то его власть, онъ заставиль бы Чаадаева безпрестанно разъ-**Т**зжать по Европт, чтобы показывать европейцамъ "un russe parfaitement comme il faut" 1). Въ его наружности была какая-то ръзкая своеобразность, сразу выдълявшая его даже среди многолюднаго общества; такъ же оригинально было и его лицо, нѣжное, блѣдное, какъ бы изъ мрамора, безъ усовъ и бороды, съ голымъ черепомъ, съ иронической и вмѣстѣ доброй улыбкой на тонкихъ губахъ, съ холоднымъ взглядомъ съро-голубыхъ глазъ. Въ неподвижности его тонкихъ чертъ было чтото мертвенное, говорившее о перегоръвшихъ страстяхъ и о долгомъ навыкъ скрывать отъ толны пламенное волненіе духа; Тютчеву это лицо казалось однимъ изъ тѣхъ. которыя можно назвать медалями въ человъчествъ,такъ старательно и искусно отделаны они Творцомъ и такъ непохожи на обычный типъ людей, эту ходячую монету человъчества. Онъ былъ всегда холоденъ и серьезенъ, вѣжливъ со всѣми, сдержанъ въ жестахъ и выраженіяхъ, никогда не возвышалъ голоса и охотно бесъдовалъ съженщинами. Герценъ говоритъ о его прямо смотрящихъ глазахъ и печальной усмъшкъ, Хомякова удивляло въ немъ соединение бодрости живого ума съ какою-то постоянной печалью 2). Въ дружескомъ кругу

<sup>1)</sup> Рукоп. копія Жихаревской біографіи Чаадаева: одно изъ мѣстъ, опущенныхъ при печатаніи въ "Вѣсть. Европы".

<sup>2)</sup> См. "Библіограф. Зап." 1861 г., № 1, стр. 6; "Русск. Вѣстн."

онъ, повидимому, не избъгалъ ни легкой шутки, ни сарказма, и его необыкновенно мѣткія "крылатыя слова", образчики которыхъ сохранилъ намъ Герценъ въ своихъ воспоминаніяхъ, переходили въ Москвъ изъ устъ въ уста ¹). Но обыкновено его рѣчь была аподиктична и наныщена. На тѣхъ, кто слышалъ Чаадаева впервые, этотъ проповѣдническій тонъ производилъ, видимо, отталкивающее впечатлѣніе; такъ, Надеждину, познакомившемуся съ Чаадаевымъ въ 1832 или 1833 году, онъ показался послѣ перваго разговора тяжелымъ и сухимъ человѣкомъ ²). Но люди, хорошо знавшіе его и привыкшіе къ его манерѣ, прощали ему и эту напыщенность рѣчи, какъ прощали его тщеславіе, доходившее въ своей безмѣрности до ребяческаго хвастовства.

Онъ быстро занялъ въ московскомъ обществъ то

<sup>1887,</sup> октябрь, стр. 697; "Русск. Арх." 1900, № 11, стр. 412 Сочин. А. И. Герцена, Спб. 1905 г., т. II, стр. 404, и т. I, стр. 84 (о Трензинскомъ ср. VI, 379).

<sup>1)</sup> Воть одно изъ нихъ, въ передачѣ Герцена. "Въ Москвѣ, говаривалъ Чаадаевъ, каждаго иностранца водять смотрѣть большую пушку и большой колоколъ. Пушку, изъ которой стрѣлять нельзя, и колоколъ, который свалился прежде, чѣмъ звонилъ. Удивительный городъ, въ которомъ достопримѣчательности отличаются нелѣпостью; или, можетъ, этотъ большой колоколъ безъ языка—гіероглифъ, выражающій эту огромную иѣмую страну, которую заселяетъ племя, назвавшее себя славянами, какъ будто удивляясь, что имѣетъ слово человѣческое". "Въ дополненіе къ тому,—говорилъ онъ Герцену въ присутствіи Хомякова,—они хвастаются даромъ слова, а во всемъ племени говоритъ одинъ Хомяковъ". Чаадаеву же принадлежитъ извѣстная острота о "національномъ" костюмѣ К. Аксакова, что народъ на улицахъ принимаетъ его "за персіянина".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) М. К. Лемке, ibid., стр. 127.

своеобразное положеніе, которое удержаль до конца своихъ дней, -- положение вполнъ свътскаго человъка и вивств учителя; и если наиболве блестящій періодъ его дъятельности приходится на 40-ые годы, то его учительная роль вполнь опредълилась уже теперь, въ первой половинѣ 30-хъ годовъ. Среди его бумагъ сохранилось два женскихъ письма къ нему (оба, въроятно, до 1836 г.), не свободныхъ отъ экзальтаціи, но въ своей свѣжей непосредственности какъ нельзя лучше обрисовывающихъ и роль, которую онъ присвоилъ себѣ въ обществъ, и отношение къ нему этого общества, и чувства, которыя онъ внушаль отдёльнымъ чуткимъ натурамъ, особенно изъ числа женщинъ. Первое письмо содержить въ себѣ совѣты, повидимому, насчетъ отношеній Чаадаева къ Норовой: "Вы живете среди людей, пишеть ему неизвъстная корреспондентка 1), — и этого не слѣдуеть забывать. Большинство изъ нихъ безпрестанно следять за малейшими вашими поступками и зорко наблюдають всякое ваше движение въ надеждъ подмѣтить что-нибудь, что хоть до нѣкоторой степени поставило бы васъ на одинъ уровень съ ними. Это печальный результать уязвленнаго самолюбія, какъ бы моральная лінь, предпочитающая унизить васъ до себя, нежели самой возвыситься по вашимъ слъдамъ. Поэтому вы должны чрезвычайно внимательно взвѣшивать каждый вашъ поступокъ... Провидение вручило вамъ безценный кладъ: этотъ кладъ-вы сами. Вашъ долгъ-не только не далать ничего недостойнаго, но и всами воз-

<sup>1)</sup> Это и следующія два письма—въ подлиннике по-французски; подлинники—въ Румянцовскомъ музет.

можными способами внушать людямъ уважение къ той, если можно такъ выразиться, вполнъ интеллектуальной доброд'втели, которою над'влило васъ Провид'вніе. Вы не должны допускать, чтобы злословіе или клевета какимълибо образомъ запятнали ее", и т. д. Другое письмо принадлежить перу Е. Г. Левашовой, близкаго друга Чаадаева, замѣчательной женщины, которой Герценъ посвятиль теплыя строки въ "Быломъ и Думахъ", а Огаревъ — задушевное стихотвореніе. "Искусный врачъ, пишетъ она, — снявъ катаракту, надваетъ повязку на глаза больного; если же онъ не сдѣлаетъ этого, больной ослѣпнетъ навѣки. Въ нравственномъ мірѣ—то же, что въ физическомъ; человъческое сознаніе также требуетъ постепенности. Если Провидѣніе вручило вамъ свѣтъ слишкомъ яркій, слишкомъ ослѣнительный для нашихъ потемокъ, не лучше ли вводить его понемногу, нежели осл'вилять людей какъ бы Өаворскимъ сіяніемъ и заставлять ихъ падать лицомъ на землю? Явижу ваше назначение въ иномъ; мнѣ кажется, что вы призваны протягивать руку тъмъ, кто жаждетъ подняться, и пріучать ихъкъистинъ, не вызывая въ нихъ того бурнаго потрясенія, которое не всякій можеть вынести. Я твердо убъждена, что именно таково ваше призваніе на землѣ; иначе зачёмъ ваша наружность производила бы такое необыкновенное впечатлѣніе даже на дѣтей? зачѣмъ были бы даны вамъ такая сила внушенія, такое краснорічіе, такая страстная убъжденность, такой возвышенный и глубокій умъ? Зачэмъ такъ пылала бы въ васъ любовь къ человъчеству? Зачъмъ ваша жизнь была бы полна столькихъ треволненій? Зачёмъ столько тайныхъ страданій,

столько разочарованій?... И можно ли думать, что все это случилось безъ предустановленной цели, которой вамъ суждено достигнуть, никогда не падая духомъ и не теряя теривнія, ибо съ вашей стороны это значило бы усомниться въ Провиденіи? Между темъ уныніе и нетерпъніе — двъ слабости, которымъ вы часто поддаетесь, тогда какъ вамъ стоитъ только вспомнить эти слова Евангелія, какъ бы нарочно обращенныя къ вамъ: будьте мудры какъ змій, и чисты, какъ голубь". Левашова кончаеть свое письмо (оно посылалось туть же, изъ большого дома во флигель) слѣдующими трогательными словами: "До свиданія. Что ждеть вась сегодня въ клубѣ? Очень возможно, что вы встрътите тамъ людей, которые поднимутъ цѣлое облако пыли, чтобы защититься отъ слишкомъ яркаго свъта. Что вамъ до этого? Пыль непріятна, но она не преграждаетъ пути".

На почвѣ такого преклоненія предъ личностью и призваніемъ Чаадаева разыгрался въ эти годы его единственный романъ, романъ односторонній, безъ страсти и безъ интриги. Повидимому, еще въ концѣ 20-хъ годовъ, когда, по возвращеніи изъ-за-границы, онъ жилъ временами у тетки Щербатовой въ Дмитровскомъ уѣздѣ, сблизился онъ съ семьею Норовыхъ, чья усадьба Надеждино находилась по близости. Въ этой семьѣ было нѣсколько сыновей (одинъ изъ нихъ—Абрамъ Сергѣевичъ—позднѣе былъ министромъ народнаго просвѣщенія) и двѣ дочери. Изъ нихъ старшая, Авдотья Сергѣевна, полюбила Чаадаева. По словамъ Жихарева, это была болѣзненная дѣвушка, не думавшая о замужествѣ, но безотчетно и открыто отдавшаяся своему чувству,

которое и свело ее въ могилу. Чаадаевъ отвѣчалъ ей, повидимому, дружескимъ расположеніемъ; можно думать, что онъ и вообще никогда не зналъ влюбленности, хотя и былъ безпрестанно окруженъ женскимъ поклоненіемъ ¹). Письма Норовой къ Чаадаеву сохранились. Въ нихъ дышатъ глубокая религіозность и самоотреченіе безъ границъ, при ясномъ и развитомъ умѣ. Въ ея любви къ Чаадаеву нѣтъ страсти, но ничего не можетъ быть трогательнѣе этого сочетанія безконечной нѣжности къ любимому человѣку съ благоговѣніемъ предъ его душевнымъ величіемъ. Вотъ на удачу конецъ одного ея письма, помѣченаго 28 декабря:

"Уже поздно, я долго просидѣла за этимъ длиннымъ письмомъ, а теперь, передъ его отправкою, мнѣ кажется, что его лучше было бы разорвать. Но я не хочу совсѣмъ не писать къ вамъ сегодня, не хочу отказать себѣ въ удовольствіи поздравить васъ съ Рождествомъ нашего Спасителя Іисуса Христа и съ наступающимъ новымъ годомъ.

"Покажется ли вамъ страннымъ и необычнымъ, что я хочу просить вашего благословенія? У меня часто бываеть это желаніе, и, кажется, рѣшись я на это, мнѣ было бы такъ отрадно принять его отъ васъ, колѣнопреклоненной, со всѣмъ благоговѣніемъ, какое я питаю къвамъ. Не удивляйтесь и не отрекайтесь отъ моего глубокаго благоговѣнія — вы не властны уменьшить его во мнѣ. Благословите же меня на наступающій годъ, все

<sup>1)</sup> Есть, кажется, основанія предполагать, что онъ страдаль врожденной атрофіей полового инстинкта; сравн. Жихаревь, "Вѣсти. Европы" 1871, іюль, стр. 183, прим.

равно, будетъ ли онъ послѣднимъ въ моей жизни, или за нимъ послѣдуетъ еще много другихъ. Для себя я призываю на васъ всѣ благословенія Всевышняго. Да, благословите меня—я мысленно становлюсь предъ вами на колѣни—и просите за меня Бога, чтобы Онъ сдѣлалъменя такою, какою мнѣ слѣдуетъ бытъ".

Норова умерла лѣтомъ 1835 года <sup>1</sup>). Въ іюлѣ этого года тетка пишетъ М. Я. Чаадаеву въ его нижегородское уединеніе, что, по дошедшимъ до нея свѣдѣніямъ, Петръ Яковлевичъ былъ очень огорченъ смертью Норовой, "которая его очень любила".—За то, что она его очень любила, онъ въ завѣщаніи, составленномъ двадцатъ лѣтъ спустя, просилъ, если возможно, похоронить его въ Донскомъ монастырѣ близъ могилы А. С. Норовой <sup>2</sup>). Его воля была исполнена.

# XVII.

Начало 30-хъ годовъ отмъчено въ жизни Чаадаева не только возвращеніемъ въ общество, но и другимъ, болье страннымъ его шагомъ: попыткою снова вступить въ службу. Эта мысль, безъ сомнънія, была внушена ему отчасти и прямой денежной нуждою. Въ концъ 1832 года опекунскій совъть по третьей закладной пустиль съ торговъ послъднее имъніе Чаадаева, какое еще числилось за нимъ послъ раздъла съ братомъ 3), и теперь у него

¹) "Русскій Архивъ", 1900, № 2, стр. 295.

<sup>2) &</sup>quot;Русск. Мысль", 1896, № 4, стр. 153.

<sup>3)</sup> Онъ быль долженъ въ опекунскій совѣть по займу 1827 г.— 61.000 руб., по займу 1828 г.—30.200 и по займу 1829 г.—15.250.

оставались на прожитокъ лишь тѣ 7.000 р. ассигн., которые ежегодно уплачивалъ ему братъ по раздѣльному акту. При его непрактичности и барскихъ привычкахъ (онъ держалъ, напримѣръ, собственныхъ лошадей) этихъ денегъ, конечно, не могло хватать, и тетка уже заранѣе сокрушалась, "что долженъ будетъ себя лишать въ своихъ удовольствіяхъ, что для него очень тяжело".

Но главной причиной было, разумѣется, не это. Съ того дня, когда Чаадаевъ впервые охотно покинулъ свое затворничество, процессъ его внутренняго роста можетъ считаться законченнымъ. Въ тишинѣ и уединеніи созрѣлъ его духъ, создалось и даже формулировалось его ученіе; теперь для него наступилъ тотъ моментъ, когда въ человѣкѣ съ элементарной силой просыпается жажда дѣятельности, жажда внѣшняго творчества по готовымъ уже внутреннимъ мѣриламъ; вотъ почему Чаадаева инстинктивно потянуло въ свѣтъ, и почему онъ сознательно рѣшилъ вступить въ службу. Мы увидимъ дальше, что въ это же самое время (1832 г.) отъ дѣлаетъ и другую аналогичную попытку: напечатать по-русски нѣкоторыя изъ своихъ "Философическихъ" писемъ.

Но было бы наивно думать, что Чаадаевъ мечталь о карьерѣ чиновника. Нѣтъ, ему мерещилась иная роль, болѣе достойная его,—роль совѣтника власти, вдохновляющаго ея политику въ какой-нибудь одной отрасли управленія. И съ этимъ-то Платоновскимъ предложеніемъ о союзѣ философіи съ правительственной силой онъ обращается—къ кому же?—къ имп. Николаю и Бенкендорфу. Отсюда завязывается переписка, типичная въ своемъ комизмѣ, какъ иной эпизодъ изъ "Донъ-Кихота".

Рѣшивъ искать службы, Чаадаевъ въ началѣ 1833 г. написаль объ этомъ своему бывшему начальнику, графу Васильчикову, съ которымъ оставался, повидимому, въ дружескихъ отношеніяхъ. 4-го мая Васильчиковъ отвѣчалъ ему 1), что всв начальники ввдомствъ, къ которымъ онъ обращался, вполнъ признавая достоинства Чаадаева, затрудняются однако предоставить ему подобающее мѣсто по причинъ его невысокаго чина (онъ былъ всего только гвардіи ротмистромъ), но что Бенкендорфъ изъявилъ готовность всячески содъйствовать ему, лишь только Чаадаевъ сообщить, какой службы онъ желаль бы. Итакъ, 1-го іюня Чаадаевъ пишетъ Бенкендорфу. Въ самыхъ върноподданныхъ выраженіяхъ и нимало не подозрѣвая чудовищной дерзости своихъ строкъ, онъ заявляетъ о своихъ намѣреніяхъ <sup>2</sup>). "Прискорбныя обстоятельства, пишеть онъ. — заставили меня долго жить внѣ службы, и тъмъ лишили права на внимание правительства; между тёмъ, я имѣю все же смѣлость надѣяться, что если бы Его Величество удостоилъ вспомнить обо мнѣ, то, быть

<sup>1)</sup> Французскій подлинникъ этого письма находится въ Румянцовскомъ музеѣ. Судя по письму, Чаадаевъ въ предшествующемъ (1832) году видѣлся съ Васильчиковымъ, пріѣзжавшимъ въ Москву для леченія водами.

<sup>2)</sup> Это и следующія письма, относящіяся къ попытке Чаадаева поступить на службу, найдены М. К. Лемке въ архиве III-го отделенія, и приведены въ его статье "Чаадаевъ и Надеждинъ", "Міръ Божій", 1905 г., сентябрь, стр. 17—22; оне писаны частью порусски, частью по-французски. Срави. объ этомъ эпизоде "Изв. Отд. русскаго языка и слов. Имп. Акад. Наукъ", 1896 г., т. І, ки. 2, въ статье А. И. Кирпичникова, стр. 382 и сл., и "Неизд. Рукоп. П. Я. Чаадаева" въ "Вестн. Европы" 1871 г., поябрь, стр. 325.

можеть, онъ вспомниль бы также, что я не совствить недостоинъ его снисхожденія и предоставленія мнѣ возможности доказать свою преданность и употребить свои способности на службу Его Величеству". Прежде всего онъ считаетъ долгомъ заявить, что, будучи мало знакомъ съ условіями гражданской службы, онъ желаль бы получить должность по дипломатической части; поэтому онъ и просиль генерала Васильчикова "сообщить министру иностранныхъ дълъ нъкоторыя соображенія, которыя, какъ мнъ кажется, могли бы найти примънение при теперешнемъ положении Европы, а именно: о необходимости особенно наблюдать за движеніемъ идей въ Германіи". Но онъ понимаеть, что такое діло можеть быть поручено лишь челов вку, достаточно зарекомендованному въ глазахъ правительства. Поэтому у него сейчасъ только одно желаніе, — чтобы Государь узналь его. "Къ числу изумительныхъ вещей настоящаго достославнаго царствованія, въ которое осуществилось столько нашихъ надеждъ и было выполнено столько нашихъ желаній, принадлежить выборь людей, призываемыхь къ дёламъ"; и если умѣніе находить людей есть одно изъ главныхъ качествъ монарха, то, съ другой стороны, каждый изъ подданныхъ въ правъ разсчитывать, -если только онъ стремится обратить на себя вниманіе своего государя, - что его усилія не останутся незам'вченными. Итакъ, онъ отдаетъ себя вполнъ въ распоряжение Его Величества.

Такъ могъ писать какой-нибудь философъ въ отвѣтъ на приглашеніе Екатерины II, переданное Гримомъ, или, напротивъ, наскучивъ ждать приглашенія; но Бенкендорфъ и самъ имп. Николай, которому Бенкендорфъ въ подлин-

никъ представилъ письмо Чаадаева, навърное еще никогда не читали такихъ "прошеній". Нетрудно представить себъ, какъ покоробило ихъ отъ этого резонерскаго тона и самой готовности оригинальнаго просителя препоставить себя временно на пробу. Какъ бы то ни было, на первый разъ дело сошло Чаадаеву съ рукъ, и въ конпъ іюня Бенкендорфъ сухо сообщиль ему, что царь изъявилъ согласіе принять его на службу по министерству финансовъ. Въ отвътъ на это извъщение Чаадаевъ немедленно отправиль Бенкендорфу запечатанное письмо на имя царя и въ сопроводительной запискъ объяснялъ, что пишетъ государю по-французски вследствіе недостаточнаго знакомства съ русскимъ языкомъ: "Это новое тому доказательство, что я въ письмѣ своемъ говорю Его Величеству о несовершенствъ нашего образованія. Я самъ живой и жалкій примъръ этого несовершенства"

На этотъ разъ Николаевскій царедворецъ-бюрократъ не вынесъ дерзкой фамильярности просителя и рѣшилъ круто оборвать его. Возвращая Чаадаеву его письмо къ царю нераспечатаннымъ, онъ писалъ, что ради его собственной пользы не рѣшился представить это письмо государю, усмотрѣвъ изъ письма къ себѣ, что въ томъ обращеніи на Высочайшее имя онъ, Чаадаевъ, упоминаетъ о несовершенствѣ нашего образованія: "ибо Его Величество конечно бы изволилъ удивиться, найдя диссертацію о недостаткахъ нашего образованія тамъ, гдѣ вѣроятно ожидалъ одного лишь изъявленія благодарности и скромной готовности самому образоваться въ дѣлахъ, вамъ вовсе незнакомыхъ. Одна лишь служба, и служба долговременная, даетъ намъ право и возможность

судить о дёлахъ государственныхъ, и потому я боялся, чтобы Его Величество, прочитавъ Ваше письмо, не получилъ о васъ мнѣніе, что вы. по примѣру легкомысленныхъ французовъ, принимаете на себя судить о предметахъ, вамъ не извъстныхъ".

Выслушавъ эту грубую нотацію на тему о "beschränkter Unterthanenverstand", Чаадаевъ все-таки еще не поняль, съ къмъ имъетъ дъло, и разсыпаясь въ благодарностяхъ, отвѣчалъ Бенкендорфу съ изысканной усмѣшкой (наивная тонкость философа передъ лицомъ русскаго жандарма!). Онъ тронутъ заботливымъ вниманіемъ графа, чьей благосклонностью сохраненъ отъ невыгоднаго Его Величества о немъ понятія, но рѣшается снова послать ему свое письмо къ государю, чтобы графъ могъ убфдиться, что это письмо не заключаетъ въ себф разсужденій о государственныхъ ділахъ "и что въ особенности нътъ въ немъ ничего похожаго на преступныя дъйствія французовъ, которыми болье кого-либо гнушаюсь" (извъстно, какъ вообще смотрълъ Чаадаевъ на революцію 1830 года). "Осмѣлюсь только сказать въ оправданіе свое нащеть того выраженія, которое показалось вамъ предосудительнымъ, что мнѣ кажется, что состояніе образованности народной не есть вещь государственная, и что можно судить о образованности своего отечества не отваживаясь мѣшаться въ дѣла правительственныя, потому что всякой по собственному опыту знать можеть, какіе способы и средства въ его отечествъ для ученія употребляются, а глядя вокругъ себя—оцівнить степень просвъщенія въ ономъ".—Онъ и теперь еще продолжаеть разсуждать! Самая мысль о томъ, чтобы

отвътъ Бенкендорфа могъ быть просто окрикомъ, такъ чужда ему, что онъ спъшитъ разъяснить происшедшее будто бы недоразумъніе.

Это запечатанное письмо Чаадаева къ ими. Николаю сохранилось. Пространно объяснивъ свою непригодность для службы по финансовой части, коснувшись попутно возвышенныхъ взглядовъ, которые вноситъ государь во всѣ отрасли управленія, и опредѣливъ великую идею, проникающую все его царствованіе, онъ продолжаеть: . "Много размышляя о состояніи просв'єщенія въ Россіи, я пришелъ къ убѣжденію, что могъ бы именно въ этой области быть полезнымъ, выполняя обязанности, удовлетворяющія требованія Вашего правительства. Мнѣ кажется, что въ этой области можно слѣдать многое именно въ духѣ той идеи, которая, какъ я думаю, является идеей Вашего Величества"; и затѣмъ онъ излагаетъ свои мысли объ общемъ направленіи, которое должно быть дано русской образованности, - приблизительно такъ, какъ это сделаль бы Лейбниць въ письме къ Петру Великому или Дидро въ письмѣ къ Екатеринѣ II. "Я полагаю, что просвъщение въ Россіи должно носить такой-то характеръ".... "я нахожу, что мы должны быть..., и русская нація должна, какъ мнф кажется", и т. д. — и въ заключеніе коротко и ясно: "Если бы эти взгляды оказались отвъчающими взглядамъ Вашего Величества, то для меня было бы несказаннымъ счастьемъ, еслибъ я могъ содъйствовать реализаціи ихъ въ нашей странь ".

Но на русскомъ престолѣ сидѣлъ не Петръ Великій, не Екатерина II, даже не Діонисій Старшій. Россійскаго Илатона не пожелали и выслушать: ему просто не отвѣчали. Чаадаевъ еще разъ написалъ Бенкендорфу, но такъ же безусившно. Тогда онъ обратился къ министру юстиціи Дашкову, съ которымъ издавна былъ знакомъ, и, по докладв его просьбы царю, разрвшено было принять его на службу въ этомъ министерствв. Почему Чаадаевъ не принялъ этого предложенія и, кажется, даже не отввчалъ на изввщеніе Дашкова 1), мы не знаемъ. Такъ кончилась эта классическая исторія о наивномъ философв и грубомъ капралв: но ничего ивтъ мудренаго, если въ Петербургв уже теперь зародилось подозрвніе насчетъ нормальности, умственныхъ способностей Чаадаева.

#### XVIII.

А Чаадаевь, дъйствительно, чувствоваль себя носителемь нъкоторой высокой и благодътельной истины: онъ быль глубоко проникнуть сознаніемъ своей миссіи. Еще въ 1831 году онъ заявляль, что хотя главная задача его жизни—вполнъ уяснить и раскрыть эту истину въ глубинъ своей души и завъщать ее потомству, онъ, тъмъ не менъе, не прочь нъсколько выйти изъ своей безвъстности: "это помогло бы дать ходъ идеъ, которую я считаю себя призваннымъ передать міру" 2). Онъ, безъ сомнънія, не разсчитывалъ на успъхъ своей проповъди въ полу-образованномъ и нравственно-равнодушномъ рус-

<sup>1)</sup> См. отрывовъ изъ письма Дашкова среди Чаадаевскихъ бумагъ въ Румянц, музећ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Письмо къ Пушкину, "Бумаги А. С. Пушкина", изд. "Русск. Арх." Москва, 1881 г., стр. 151.

скомъ обществѣ, и не понималъ даже, какъ можно писать для такой публики, какъ наша ("все равно обращаться къ рыбамъ морскимъ, къ птицамъ небеснымъ"); но ему мерещилось "сладостное удовлетвореніе"—собрать вокругъ себя небольшое число прозелитовъ, "нѣсколько теплыхъ и чистыхъ душъ, чтобы вмѣстѣ съ ними призывать дары неба на человѣчество и на отчизну" 1). Этой цѣли онъ старался достигнуть неустанной устной пропагандой въ дружескомъ кругу, чему свидѣтельствомъ служатъ письма Пановой, Левашовой и пр.

Самой завѣтной его мечтой было, повидимому, обратить въ свою вѣру Пушкина и сдѣлать его, владѣющаго могучимъ оружіемъ слова, глашатаемъ вѣчной истины о царствѣ Божіемъ на землѣ. До насъ дошло его письмо къ Пушкину, писанное въ тѣ дни, когда изъ глубины отчаянія передъ нимъ взошло лучезарное солнце этой истины, въ мартѣ или апрѣлѣ 1829 г., т.-е. за полгода до написанія перваго философическаго письма. Ничего не можетъ быть прекраснѣе и трогательнѣе этого призыва къ другу, къ генію, этой мольбы отдаться благовѣствованію истины ради нея самой, ради Россіи, ради собственнаго призванія или хотя бы только собственной славы. Вотъ эти строки <sup>2</sup>).

"Самое иламенное мое желаніе, мой другъ,—видѣть васъ посвященнымъ въ тайну временъ. Нѣтъ болѣе при-

<sup>1)</sup> Письмо къ М. Ө. Орлову, 1837 г., "Вѣстн. Европы", 1874 г., іюль, стр. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Подлинникъ письма—по-франц.; за сообщение его приношу благодарность В. И. Саитову.

скорбнаго зрълища въ нравственномъ міръ, какъ геніальный человъкъ, не постигшій своего въка и своего предназначенія. Когда видишь, что тотъ, кто долженъ былъ бы властвовать надъ умами, самъ подчиняется власти привычекъ и рутинъ толпы, тогда чувствуещь себя самъ задержаннымъ въ своемъ движеніи; тогда говоришь себъ: зачёмъ этотъ человёкъ, который долженъ бы вести меня. мѣшаетъ мнѣ идти впередъ? Именно это я испытываю каждый разъ, когда думаю о васъ, и я думаю объ этомъ такъ часто, что это меня совершенно удручаетъ. Не мѣшайте же мнѣ идти, прошу васъ. Если у васъ не хватаетъ теривнія ознакомиться съ твмъ, что совершается въ мірѣ, уйдите въ себя и изъ собственныхъ нѣдръ вынесите тотъ свътъ, который неизбъжно есть во всякой душѣ, подобной вашей. Я убѣжденъ, что вы могли бы сдёлать безмёрное благо этой бёдной Россіи, заблудигшейся на земль. Не обманывайте своей судьбы, мой другъ. Послѣднее время по-русски читаютъ всюду; вы знаете, что Булгарина перевели и поставили рядомъ съ Жуи, что же коснется васъ, то нътъ нумера журнала, гдѣ бы о васъ не было рѣчи. Я нашелъ имя моего друга Гульянова упомянутымъ съ почтеніемъ въ толстой книгі, а знаменитый Клапротъ въ знакъ признанія подарилъ ему египетскую корону; можно сказать, онъ потрясъ пирамиды на ихъ основахъ. Видите, какъ много славы вы можете себѣ добыть. Киньте крикь кь небу -- оно вамъ отвѣтитъ.

"Я говорю вамъ все это, какъ видите, по поводу книги, которую посылаю вамъ. Такъ какъ въ ней говорится по немногу обо всемъ, то она, можетъ быть, пребудить въ васъ нѣсколько добрыхъ мыслей. Простите, мой другъ. Я говорю вамъ, какъ Магометъ арабамъ, — о, если бы вы знали!"

Онъ возвращался къ этому потомъ еще не разъ <sup>1</sup>); въ 1831 г. онъ писалъ Пушкину: "Несчастіе, другъ мой, что не пришлось намъ съ вами тѣснѣе сойтись въ жизни. Я по прежнему стою на томъ, что мы съ вами должны были идти вмѣстѣ и что изъ этого вышло бы что-нибудь полезное и для самихъ насъ, и для ближняго."

Но само собою разумѣется, что непосредственнымъ личнымъ вліяніемъ Чаадаевъ не могъ довольствоваться. Какъ и естественно, у него рано должно было зародиться желаніе дать огласку своимъ "Философическимъ письмамъ".

Дъйствительно, онъ сталъ распространять ихъ обычнымъ тогда рукописнымъ путемъ тотчасъ послъ того, какъ они были написаны,—притомъ, кажется, не только среди ближайшихъ друзей, какимъ былъ, напримъръ, Пушкинъ; по крайней мъръ, Погодинъ, тогда мало знакомый съ Чаадаевымъ, читалъ одно изъ нихъ (въроятно, первое), уже весною 1830 года <sup>2</sup>). Позднъе, въ половинъ 30-хъ годовъ, они ходили по рукамъ уже во многихъ спискахъ и иногда читались даже—повидимому, самимъ Чаадаевымъ—въ салонахъ знакомыхъ дамъ <sup>3</sup>).

Разумъется, эта случайная и ограниченная публич-

<sup>1)</sup> См. письма Чаадаева къ Пушкину,—"Рус. Арх." 1881, ч. І.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. А. С. Пушкина, подъ ред. П. А. Ефремова, 1903, т. VII, стр. 347.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) У Свербеевой, Oeuvres choisies, стр. 187.

ность не могла удовлетворять его; какъ и всякій писатель, Чаадаевъ стремился распространить свои идеи путемъ печати, и онъ дѣйствоваль въ этомъ направленіи съ большой настойчивостью. Съ половины 1831 года до катастрофы 1836 г. мы можемъ прослѣдить четыре такихъ попытки, всѣ четыре — неудачныхъ. Любопытно видѣть, къ какимъ разнообразнымъ средствамъ онъ прибѣгалъ съ цѣлью добраться, наконецъ, до печатнаго станка. Весною 1831 года Пушкинъ увезъ изъ Москвы въ Петербургъ "Философическое письмо" № 3; изъ писемъ къ нему Чаадаева видно, что поэтъ долженъ былъ пристроить это письмо въ печати, притомъ на французскомъ языкѣ (у французского книгопродавца Белизара), и что Чаадаевъ сгоралъ нетерпѣніемъ напечатать его "вмѣстѣ съ другими своими писаніями" ¹).

Годъ спустя, онъ дѣлаетъ новую попытку: на этотъ разъ онъ пробуетъ издать у московскаго типографа Семена по-русски два законченныхъ отрывка изъ 2-го и 3-го писемъ, но духовная цензура Троицкой академіи отказывается разрѣшить ихъ къ печати 2). Затѣмъ, въ 1835 или 1836 г. онъ отдаетъ цѣлыхъ два письма, составлявшихъ какъ бы продолженіе знаменитаго впослѣдствіи, въ только-что народившійся "Московскій Наблю-

<sup>1) &</sup>quot;Бумаги А. С. Пушкина", стр. 150 и 151.—Соч. Пушкина, VII, стр. 419.—"Старина и Новизна", кн. XII, стр. 326.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Заключеніе духовной цензуры отъ 31-го янв. 1833 г., въ стать проф. Кирпичникова, въ "Р. М." 1896 г., № 4, стр. 149— 151. Это были конецъ 2-го письма (опроверженіе мижній протестантовъ о католицизмѣ, по изд. Гагарина, стр. 78—86) и часть 3-го (о Моисеѣ, стр. 96—105). См. О. сh. 188.

латель", но и здёсь безуспёшно 1); наконецъ, вёроятно, въ 1836 г., онъ съ оказіей посылаеть какую-то свою рукопись А. И. Тургеневу въ Парижъ, для напечатанія въ одномъ изъ французскихъ журналовъ 2). Очень возможно, что этими четырьмя попытками, о которыхъ случайно сохранились указанія въ перепискъ Чаадаева, дѣло и не ограничивалось. Только однажды, и совершенно безъ его вѣдома, проникла въ печать небольшая часть написаннаго имъ: въ 1832 году кто-то 3) прислалъ Надеждину, для напечатанія въ "Телескопъ", нъсколько отрывковъ изъ "Философическихъ писемъ", съ объясненіемъ, что это-отрывки изъ переписки одного русскаго, и что эта переписка "представляетъ развитіе одной полной, глубоко обдуманной системы". Это было 4-е "Философическое письмо" (объ архитектурф) и шесть небольшихъ выдержекъ-афоризмовъ, размѣромъ отъ 3 до-30 строкъ. Все это, включая сопроводительную записку, Надеждинъ и напечаталъ въ № 11 "Телескопа" за 1832 годъ, подъ заглавіемъ: "Нѣчто изъ переписки NN (съ французскаго)", и только послѣ этого, встрѣтившись съ Чаадаевымъ въ Англійскомъ клубѣ, узналъ отъ него, что онъ и есть авторъ напечатанныхъ отрывковъ 4). По своей

¹) O. ch. 187.

<sup>2)</sup> O. ch., стр. 188. Иниціалы въ этомъ письмѣ означаютт, Meyendorf и les Circourts (см. подлинникъ письма, въ Тургеневскомъ архивѣ въ Академіи Наукъ).

<sup>3)</sup> Это быль, можеть быть, Александръ С. Норовъ, братъ. Авдотьи С., см. Лемке, "М. Бож." 1905, окт., 149.

<sup>4)</sup> Показаніе Надеждина въ 1836 г., см. Лемке, "М. Бож." 1905, окт., стр. 126.

случайности и краткости они прошли, разумъется, незамъченными.

И вдругъ, послѣ столькихъ безплодныхъ стараній, безъ всякаго участія со стороны Чаадаева, появляется въ русскомъ журналѣ та часть его работы, доторая имѣла меньше всего шансовъ пройти черезъ цензуру: въ 15-мъ нумерѣ того же "Телескопа", вышедшемъ въ концѣ сентября 1836 года, было напечатано безъ имени автора первое "Философическое" письмо,—единственное, гдѣ шла рѣчь о Россіи.

Извѣстно, при какихъ обстоятельствахъ появилось это письмо (переведенное на русскій яз. Н. Х. Кетчеромъ), и какую бурю оно вызвало и въ обществѣ, и въ правительственныхъ сферахъ. Починъ гоненія принадлежалъ, по всей видимости, министру народн. просв. Уварову 1), но въ то время, какъ Главное управленіе цензуры по его иниціативѣ высказалось лишь за прекращеніе "Телескопа" съ 1-го января слѣдующаго года и за удаленіе цензора Болдырева, пропустившаго статью, царь лично измѣнилъ эту резолюцію въ томъ смыслѣ, чтобы журналъ запретить сейчасъ, отрѣшить отъ должности не

<sup>1) &</sup>quot;Р. Стар." 1903, мартъ, стр. 582; сравн. запись въ дневникѣ Бодянскаго, "Р. Стар.", 1889 г., окт., стр. 137. — Важивития данныя по дѣлу о запрещенія "Телескопа": М. К. Лемке въ "М. Бож.", 1905, окт., 141 и сл.; ноябрь 137 и сл.; "Р. Стар." 1903, ПІ, 580 и сл.; "Р. Арх.", 1884, № 4, стр. 457 и сл.; "Р. Стар.", 1887, окт., 221; "Р. Стар.", 1870, т. І, изд. 3, стр. 586—590; кромѣ того, въ біографіи Жихарева, въ письмахъ самого Чаадаева въ "В. Европы" за 1571 г. и пр.

только цензора Болдырева, который быль ректоромъ московскаго университета, но и Надеждина, занимавшаго канедру въ этомъ университетъ, и обоихъ вызвать въ Петербургъ къ отвъту. При этомъ о самой статьъ Николай въ своей помъткъ выразился такъ: "Прочитавъ статью, нахожу, что содержаніе оной-смісь дерзостной безсмыслицы, достойной умалишеннаго". Это случайно подвернувшееся слово показалось чрезвычайно удачнымъ. и 22-го октября Бенкендорфъ, будучи позванъ къ царю. получилъ приказаніе составить соотв'єтственное "отношеніе" къ московскому ген.-губ. кн. Голицыну. Проектъ. представленный въ тотъ же день, удостоился высочайшаго одобренія: Николай собственноручно написаль на немъ: "очень хорошо". Этотъ документъ, конечно, заслуживаетъ мъста въ біографіи Чаадаева, какъ яркая черта эпохи: болъе циничнаго издъвательства торжествующей физической силы надъ мыслью, надъ словомъ. надъ человъческимъ достоинствомъ не видъла даже Россія. "Въ послѣднемъ № 15 журнала "Телескопъ", —гласила бумага <sup>1</sup>),—пом'вщена статья подъ названіемъ Философическія Письма, коей сочинитель есть живущій въ Москвъ г. Чеодаевъ. Статья сія, конечно уже вашему сіятельству изв'єстная, возбудила въ жителяхъ московскихъ всеобщее удивленіе. Въ ней говорится о Россіи, о народъ Русскомъ, его понятіяхъ, въръ и исторіи съ такимъ презрѣніемъ, что непонятно даже, какимъ образомъ Русскій могъ унизить себя до такой степени, чтобъ

¹) "P. Apx.", 1885, № 1, стр. 132.

нѣчто подобное написать. Но жители древней нашей столицы, всегда отличающіеся чистымъ здравымъ смысломъ и будучи преисполнены чувствомъ достоинства Русскаго народа, тотчасъ постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественникомъ ихъ, сохранившимъ полный свой разсудокъ, и потому, какъ дошли сюда слухи, не только не обратили своего негодованія противъ г. Чеодаева, но, напротивъ, изъявляютъ искреннее сожальніе свое о постигшемь его разстройствь ума, которое одно могло быть причиною написанія подобныхъ нельпостей. Здысь получены свыдынія, что чувство состраданія о несчастномъ положеніи г. Чеодаева единодушно раздѣляется всею московскою публикою. Вслѣдствіе сего государю императору угодно, чтобы ваше сіятельство, по долгу званія вашего, приняли надлежащія м'єры къ оказанію г. Чеодаеву возможныхъ попеченій и медицинскихъ пособій. Его Величество повелѣваетъ, дабы вы поручили лѣченіе его искусному медику, вмѣнивъ сему послѣднему въ обязанность непремѣнно каждое утро посѣщать г. Чеодаева, и чтобъ сдѣлано было распоряженіе, дабы г. Чеодаевъ не подвергалъ себя вреднему вліянію нын вшняго сырого и холоднаго воздуха, однимъ словомъ, чтобъ были употреблены всв средства къ возстановленію его здоровья".

Какъ извъстно, "Телескопъ" былъ тотчасъ запрещенъ, Надеждинъ сосланъ въ Усть-Сысольскъ, Болдыревъ отставленъ отъ должности, журналамъ и газетамъ приказано не упоминать о Чаадаевской статъъ. У самого Чаадаева былъ сдъланъ обыскъ и взяты для отправки въ III-е отдъленіе всъ его бумаги, а 1-го ноября онъ былъ приглашенъ къ оберъ-полицеймейстеру для объявленія ему царскаго приказа о признаніи его умалишеннымъ. Чаадаевъ сначала, повидимому, растерялся и обнаружилъ большое малодушіе: бросился къ Строгонову, потомъ еще написалъ ему, написалъ послѣ допроса и оберъ-полицеймейстеру, самъ послѣ обыска доставилъ ему двѣ свои рукописи, бывшія въ день обыска внѣ его квартиры. и все это съ цѣлью доказать властямъ, "сколь мало онъ раздъляетъ мнѣнія нынѣ бредствующихъ умствователей" 1). Медико-полицейскій надзоръ за нимъ выражался въ запрещени вывзжать, въ ежедневныхъ посвщеніяхъ полицейскаго лекаря и обычномъ надзоръ полиціи, причемъ Чаадаевъ могъ совершать прогулки и принимать у себя кого угодно. З ноября, т.-е. чрезъ два дня по объявленіи Чаадаеву кары, А. И. Тургеневъ писалъ Вяземскому изъ Москвы: "Сказываютъ, что Чаадаевъ сильно потрясенъ постигшимъ его наказаніемъ; отпустилъ лошадей, сидить дома, похудъль вдругь страшно и какія-то пятна на лицъ. Его кузины навъщали его и сильно поражены его положеніемъ. Докторъ прівзжаетъ наввдываться о его офиціальной бользни". 7 ноября онъ же пишетъ: "Докторъ ежедневно навъщаетъ Чаадаева. Онъ никуда изъ дома не выходитъ. Боюсь, чтобы онъ и въ самомъ дълъ не помъшался", а спустя еще четыре дня Тургеневъ извѣщаетъ, что былъ у Чаадаева и засталъ его "болъе въ ажитаціи, нежели прежде. Посъщеніе док-

<sup>1)</sup> См. письма Ч. въ "В. Европи", 1871 и 74 гг.; Жихаревъ въ "В. Европы" 1871, сент., стр. 36; "Ост. Арх.", III, 343, 345, 349, 352, 354, 359.

тора очень больно ему" 1). Жихаревъ разсказываетъ, что сначала Чаадаева, по предписанію начальства, посѣщалъ штабъ-лекарь той части, гдѣ онъ жилъ, человѣкъ нетрезвый и очень досаждавшій Чаадаеву. Послѣдній пожаловался на это оберъ-полицеймейстеру, и съ обоюднаго согласія пьянчужку замѣнили пріятелемъ Чаадаева, извѣстнымъ въ Москвѣ докторомъ Гульковскимъ, тоже состоявшимъ по полиціи. Ежедневные визиты врача однако скоро прекратились, а годъ спустя (въ октябрѣ 1837 г.) медико-полицейскій надзоръ и вовсе былъ снятъ съ Чаадаева, подъ условіемъ "не смѣть ничего писать", т.-е. печатать 2).

## XIX.

Статья Чаадаева вызвала, какъ извѣстно, большой шумъ въ обществѣ. "Ужасная суматоха", "такой трезвонъ, что ужасъ", "остервенѣніе", "большіе толки"— такими словами опредѣляютъ современники произведенное ею впечатлѣніе. Послѣдовавшій вскорѣ разгромъ "Телескопа" особенно обострилъ интересъ къ преступной статьѣ; она распространилась во множествѣ рукописныхъ копій и, какъ показываетъ примѣръ Герцена, проникла даже въ глухіе провинціальные углы. Больше всего толковъ и споровъ было, конечно, въ московскихъ салонахъ,

<sup>1) &</sup>quot;Остаф. Арх.", указ. стр.

<sup>2) &</sup>quot;М. Бож." 1905, дек., стр. 94. Герценъ говорить, что каждую субботу къ Чаадаеву прівзжали докторь и полицеймейстеръ, свидвтельствовали его и составляли донесеніе.

въ кругу ближайшихъ друзей Чаадаева. 26-го октября А. И. Тургеневъ писалъ изъ Москвы Вяземскому: "Ежедневно, съ утра до шумнаго вечера (который проводятъ у меня въ сильномъ и громогласномъ спорѣ Чаадаевъ, Орловъ, Свербеевъ, Павловъ и прочіе), оглашаемъ я преніями собственными и сообщаемыми изъ другихъ салоновъ объ этой филиппикъ" 1); Баратынскій и Хомяковъ собирались печатно полемизировать съ Чаадаевымъ, и онъ самъ, можетъ быть въ шутку, хотелъ отвечать себѣ языкомъ и мнѣніями М. О. Орлова. Немногіе, какъ Герценъ и его вятскіе друзья, горячо рукоплескали Чаадаеву, но огромное большинство голосовъ было противъ него: "на автора возстало все и всъ съ небывалымъ до того ожесточеніемъ", разсказываетъ современникъ; самъ Чаадаевъ свидътельствуетъ о томъ, что еще до кары нъкоторые члены московского общества высказывались за высылку его изъ столицы, а его пріятель Тургеневъ по поводу этой кары писалъ Вяземскому: "Но чего же опасаться, если всь, особливо пріятели его, такъ сильно возстали на него?" 2).

За что же рукоплескали одни, и за что негодовали другіе?

Мы видѣли: въ религіозно-исторической доктринѣ "Философическихъ писемъ" сужденіе Чаадаева о Россіи не играетъ никакой существенной роли; оно представляетъ собою лишь выводъ изъ его религіозно-философ-

<sup>1) &</sup>quot;Ост. Арх.", ІІІ, стр. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Записки" Д. Н. Свербеева, П, 395; "В Европы", 1874, іюль. стр. 81; "Ост. Арх.", III, 354.

скаго догмата, —выводъ, который по существу стоитъ и падаетъ съ этимъ основнымъ положеніемъ. Этого не поняль почти никто; почти никто не замѣтилъ его тезиса, — всѣмъ одинаково, и рукоплескавшимъ, и остервенившимся, бросился въ глаза только выводъ, касавшійся Россіи, и всѣ, не задумываясь, придали ему абсолютный смыслъ. Россія—пробѣлъ разумѣнія, наше настоящее ничтожно, прошедшаго у насъ совсѣмъ нѣтъ, намъ чужды руково дящія идеи долга, порядка и права, мы равнодушны къ добру и истинѣ, намъ нужно переначать для себя воспитаніе рода человѣческаго, и т. п., и т. п.: вотъ все, что вычитали въ Чаадаевской статъѣ ея читатели, и за это-то порицаніе Россіи одни привѣтствовали, другіе осуждали автора.

Молодой Герценъ, политическій ссыльный, рукоплескаль потому, что услыхаль въ письмѣ Чаадаева "безжалостный крикъ боли и упрека Петровской Россіи", "мрачный обвинительный актъ противъ Россіи, протестъ личности, которая за все вынесенное хочетъ высказать часть накопившагося на сердцѣ" ¹). Очевидно, настроеніе автора совпало съ настроеніемъ читателя, и читатель даже не заподозрилъ, что настроеніе автора обусловлено совсѣмъ иными причинами, нежели его собственное. Герценъ говоритъ: "Это былъ выстрѣлъ, раздавшійся въ темную ночь"; да, но Герценъ, не справившись, кто и въ кого стрѣляетъ, мгновенно рѣшилъ, что это — союзникъ, и что выстрѣлъ направленъ противъ общаго врага. А общаго только и было, что настроеніе: боль и упрекъ.

<sup>1)</sup> Соч. Герпена, 1905, т. II, стр. 403. Сравн. его же "Du dévelop. des idées révolut. en Russie", Paris, 1851, стр. 109--110.

Напротивъ, Вигель пришелъ въ негодование и поспъшилъ съ доносомъ потому, что "многочисленнъйшій народъ въ мірѣ, въ теченіе вѣковъ существовавшій, препрославленный, къ коему, по увъренію автора статьи, онъ самъ принадлежитъ, поруганъ имъ, униженъ до невъроятности" 1); другой сикофантъ, Татищевъ, былъ возмущенъ статьею потому, что "подъ прикрытіемъ проповъди въ пользу папизма авторъ излилъ на свое собственное отечество такую ужасную ненависть, что она могла быть внушена ему только адскими силами" 2); наконецъ, Вяземскій, умный Вяземскій, съ непринужденностью свътскаго человъка и царедворца какъ разъ въ это время сочиняль донось (который Пушкинь снабдиль глубокоприскорбными примѣчаніями), гдѣ писалъ: "Письмо Чаадаева не что иное, въ сущности своей, какъ отрицаніе той Россіи, которую съ подлинника списалъ Карамзинъ" (т.-е. основанной на трехъ Уваровскихъ началахъ) 3).

<sup>1)</sup> Доносъ Ф. Ф. Вигеля—"Русск. Стар.", 1870 г., т. I, изд. 3-е стр. 586.

<sup>2)</sup> М. К. Лемке, тамъ-же, стр. 145.

<sup>3) &</sup>quot;Проектъ письма къ мин. нар. просв. гр. С. С. Уварову съ замѣтками А. С. Пушкина", Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземскаго, 1879 г., т. П, стр. 211 и дал. Тотъ же Вяземскій, въ частномъ письмѣ къ А. Тургеневу о "Философ. письмѣ", 28 окт. 1836 г. писалъ, что видитъ тутъ со стороны Чаадаева только "непомѣрное самолюбіе, раздраженную жажду театральной эффектности и большую неясность, зыбкость и туманность въ понятіяхъ". "Что за глупость пророчествовать о прошедшемъ!.. И думать, что народъ скажетъ за это спасибо, за то, что выводятъ по старымъ счетамъ изъ него не то что ложное число а просто нуль! Такого рода парадоксы хороши у камина для ожявленія разговора, но далѣе пускать

Словомъ, и поклонники, и хулители вырвали изъ контекста средній членъ: "Россія, какъ она есть, равьа нулю", отбросивъ все остальное. Съ какой точки зрѣнія авторъ призналъ ее равной нулю, это никого не интересовало: утвержденію придали безусловный характеръ, или, вѣрнѣе, его наполнили обычнымъ публицистическимъ содержаніемъ. Современники окарнали мысль Чаадаева и грубо вульгаризпровали ту часть ея, которая одна оказалась имъ по плечу. Мы видѣли, что этому способствовала самая форма знаменитаго письма; но главная причина недоразумѣнія коренилась, конечно, въ умственномъ складѣ тогдашняго общества.

Понялъ вполнѣ, повидимому, только одинъ человѣкъ: это былъ, какъ и слѣдовало ожидать, Пушкинъ. Если бы изъ всего, созданнаго Пушкинымъ, до насъ дошло только письмо, написанное имъ по полученіи отъ Чаадаева оттиска статьи изъ "Телескопа", — этихъ трехъ страницъ было бы достаточно, чтобы признать его замѣчательнѣйшимъ человѣкомъ тогдашней Россіи: такъ много въ нихъ ума, такъ высоко и пламенно дышащее въ нихъ чувство. Онъ сразу уловилъ самую сердцевину ученія Чаадаева—идею имманентнаго дѣйствія духа Божія въ исторіи человѣчества—и возражаетъ ему, становясь на его собственную точку зрѣнія. Наша обособленность отъ Европы, вызванная религіозными причинами, не была,— говоритъ онъ, — несчастной исторической случайностью;

ихъ нельзя, особенно же у насъ, гдѣ умы не приготовлены и не обдержаны преніями противоположныхъ мнѣній". На это Тургеневъ отвѣчаетъ: "Я совершенно согласенъ съ тобою во мнѣніи о Чаадаевъ". ("Остаф. Арх.", III, 341, 345).

у насъ было особенное призваніе, которое голько подъ этимъ условіемъ и могло осуществиться: Россіи было предназначено спасти христіанскую цивилизацію отъ татарскаго разгрома, -- вотъ почему она должна была по волѣ Провиденія, исповедуя христіанство, жить отдёльно отъ христіанскаго міра, "чтобы наше мученичество ни на минуту не нарушило энергического развитія католической Европы".—Какова бы ни была фактическая цвнность этого довода, во всякомъ случав, онъ билъ прямо въ цъль. Такъ же мътки дальнъйшія, частныя возраженія Пушкина—касательно Византій и ея вліянія на русскую церковь и касательно нашего историческаго ничтожества. Во всемъ, что относится къ характеристикъ современнаго русскаго общества, онъ вполнъ соглашается съ Чаадаевымъ, и эти строки поразительны по страстной горечи и силѣ языка; но этотъ пунктъ, какъ и слѣдовало, занимаетъ въ его отвътъ лишь частное мъсто, не застилая основной, несравненно болже широкой темы спора 1).

¹) Соч. А. С. Пушкина, изд. подъ ред. П. А. Ефремова, 1903, т. VII, стр. 662 — 664 (сравн чрезвычайно любопытный черновой на бросокъ, тамъ же, стр. 664—5). Письмо писано 19 октября, и не было отправлено по назначенію, какъ думаютъ, потому, что Пушкинъ тѣмъ временемъ узналъ о карѣ, постигшей Чаадаева; на послѣдней страницѣ своего письма Пушкинъ написалъ шотландскую пословицу: "Воронъ ворону глаза не выклюетъ". Объ исторіи этого письма см. "Русск. Арх.", 1884, № 4, стр. 453, "Русск. Стар.", 1903 г., октябрь, стр. 185—6; А. Н. Веселовскій, В. А. Жуковскій, Спб., 1904 г., стр. 395 и прим.

## XX.

Чаадаевъ, несомнънно, былъ вполнъ правъ, утверждая поздиве, что напечатание его письма въ "Телескопв" было для него самого неожиданностью: Надеждинъ, раздобывъ гдё-то копію письма, обратился къ нему за дозволеніемъ печатать только тогда, когда статья была уже разрѣшена цензоромъ и даже набрана, и онъ далъ согласіе — "увидя въ самой чрезвычайности этого случая какъ бы намекъ Провидѣнія" 1). И дѣйствительно, было бы болже чжмъ странно, если бы онъ самъ вздумалъ напечатать это письмо. Во-первыхъ, оно было писано не для публики и въ отдъльности не имъло смысла; во-вторыхъ—теперь, въ 1836 году, онъ на многое смотрѣлъ иначе, нежели шесть лѣтъ назадъ, когда оно писалось, особенно какъ разъ на тотъ предметъ, который быль главной темою этого письма, —на характеръ и назначеніе Россіи. Эту перем'яну въ своихъ взглядахъ онъ самъ открыто удостовърилъ въ письмъ къ гр. Строгонову, писанномъ тотчасъ послѣ кары; да и со стороны она

<sup>1) &</sup>quot;Вѣстн. Европы", 1871 г., ноябрь, стр. 326. Сравн. противоположное показаніе Надеждина, сдѣланное на допросѣ ("Міръ Божій", 1905 г., ноябрь, стр. 138—139); оно не заслуживаеть никакого довѣрія какъ по общему своему характеру, такъ и по сравненію съ показаніемъ. Чаадаева въ нѣсколькихъ частныхъ письмахъ (къ брату и т. п.). Главное — то, что Чаадаевъ, который вообще, какъ мы видѣли, добивался напечатанія своихъ "Философ, писемъ", какъ разъ не имѣль никакихъ основаній желать обнародованія этого перваго письма.

была настолько ясна, что, напримѣръ, А. И. Тургеневъ немало удивился, увидѣвъ въ "Телескопѣ" Чаадаевскую статью, —потому что Чаадаевъ-де "уже давно своихъ мнѣній самъ не имѣетъ и измѣнилъ ихъ существенно" ¹). — Мы теперь, имѣя въ рукахъ цѣлый рядъ писемъ Чаадаева за промежуточные годы, безъ труда можемъ возстановить ходъ развитія его мысли, приведшій къ этой перемѣнѣ.

Изъ этихъ писемъ прежде всего съ полной очевидностью явствуетъ, что апріорныя и историко-философскія убѣжденія Чаадаева остались неизмѣнными, какъ и вообще періодъ идейнаго творчества окончательно завершился для него къ тому моменту, когда онъ вернулся въ общество. Перемѣна коснулась (если не считать мелкихъ поправокъ) только частнаго пункта, какимъ былъ его прикладной выводъ относительно Россіи.

Когда въ "Философическихъ письмахъ" Чаадаевъ утверждалъ, что исторія Россіи, стоявшей внѣ общехристіанскаго единства, сдѣлалась вслѣдствіе этого какой-то чудовищной аномаліей и сама Россія представляетъ въ настоящую минуту unicum среди европейскихъ народовъ, то при тогдашнемъ его настроеніи это установленіе факта естественно приняло дсудебный характеръ, т.-е. превратилось въ осужденіе прошлаго Россіи и обличеніе ея настоящаго. Но при болѣе спокойномъ отношеніи къ дѣлу этотъ самый фактъ могъ быть истолкованъ и иначе; естественно было сказать себѣ, что ты-

<sup>1) &</sup>quot;Остаф. Арх.", III, 354. Письмо къ гр. Строгонову въ "Въсти. Европи", 1874 г., іюль, стр. 85—86.

сячелѣтняя исторія огромнаго народа не можетъ быть сплошной ошибкою, что, напротивъ, въ своеобразіи его судьбы-разгадка и залогъ его исключительнаго предназначенія.-- Мы виділи, что именно такъ поступиль Пушкинъ; и телеологическая точка зрѣнія, на которой стоялъ Чаадаевъ, какъ разъ и требовала такой объективной оценки факта. Характерно, что въ знаменитомъ "Философическомъ письмъ" Чаадаевъ едва касается вопроса о будущемъ Россіи, поглощенный живописаніемъ ея прошлаго и настоящаго, тогда какъ его письма 30-хъ годовъ наполнены разсужденіями о будущности русскаго народа. Тогда, угрюмый отшельникъ, выброшенный изъ жизни, онъ являлся судьею-обвинителемъ своей родины, а судить можно только прошлое и настоящее; теперь, успокоившись и вернувшись въ дъйствительность, онъ почувствовалъ себя гражданиномъ, и его мысль направилась впередъ, на будущее. Если, такимъ образомъ, источникъ перемѣны, происшедшей во взглядахъ Чаадаева, былт не столько логическаго, сколько психологическаго свойства, то, съ другой стороны, очень в роятно, какъ думаетъ П. Н. Милюковъ 1), что содержаніе его новой мысли было до извѣстной степени опредѣлено тѣмъ умственнымъ теченіемъ, которое онъ встратиль по вступленіи въ московское общество. Не то чтобы на него оказалъ прямое вліяніе "московскій шеллингизмъ", но онъ попалъ здёсь въ атмосферу, насыщенную историко-философскими идеями особаго рода: здёсь съ живымъ увлеченіемъ дебатировались вопросы о всемірно-исторической

<sup>1) &</sup>quot;Главныя теченія русск. ист. мысли", стр. 386 и сл.

роли народовъ, о провиденціальной миссіи, о понятіи національности и пр., и эти категоріи мышленія, нечуждыя ему и до сихъ поръ, но затмеваемыя его религіозно-исторической концепціей, не могли не отразиться на дальнѣйшемъ развитіи его ученія.

Новая мысль Чаадаева созрѣла не сразу, и, по счастью, мы можемъ проследить ея последовательные этапы. Первый изъ нихъ закрѣпленъ въ книгѣ, написанной не Чаадаевымъ. Въ 1833 году (цензурная помѣта—24 марта) вышло въ Москвъ вторымъ, совершенно переработаннымъ изданіемъ сочиненіе д-ра Ястребцова: "О системѣ наукъ, приличныхъ въ наше время дѣтямъ, назначаемымъ къ образованнъйшему классу общества". Въ этой книгъ страницы, посвященныя характеристик Россіи, представляютъ собою изложение мыслей Чаадаева, какъ о томъ добросовъстно заявляетъ самъ авторъ. Когда позднъе надъ Чаадаевымъ разразилась гроза изъ-за "Философическаго письма", онъ, чтобы оправдать себя, послалъ Строгонову книгу Ястребцова, прося его прочитать "эти страницы, писанныя подъ мою диктовку, въ которыхъ мои мысли о будущности моего отечества изложены въ выраженіяхъ довольно опредёленныхъ, хотя неполныхъ" 1).

<sup>1)</sup> Письмо къ гр. Строгонову отъ 8 поября 1836 г., "Въстн. Европи", 1874 г., іюль, стр. 85. Сравн. также въ письмъ къ И. Д. Якушкину, івіd., 89. То же писалъ А. И. Тургеневъ Вяземскому, конечно со словъ Чаадаева: "Онъ (Чаадаевъ) писалъ третьяго дня къ графу Строгонову и послалъ ему книгу Ястребцова, гдъ о немъ и почти его словами говорится.. и все въ пользу Россіи и въ надеждъ ея быстраго усовершенствованія" ("Остаф. Арх.", ІІІ, 359)

Эти страницы, внушенныя Чаадаевымъ, представляютъ развитіе и обоснованіе тезиса, что "Россія способна къ великой силѣ просвѣщенія". Исходная точка—та же, что и въ "Философическомъ письмѣ", именно указаніе на полную историческую изолированность Россіи; но эта изолированность, служившая тамъ главной уликой противъ Россіи, теперь освѣщается совершенно иначе: она оказывается вѣрнѣйшимъ залогомъ грядущаго совершенствованія нашей родины.!

Этотъ выводъ основывается на следующихъ соображеніяхъ. Культура, представляя собою плодъ коллективной работы всёхъ предшествующихъ поколёній, достается каждому новому пришельцу даромъ. Поэтому счастливъ народъ, родившійся поздно: онъ наслідуеть всі сокровища, накопленныя человъчествомъ; онъ безъ труда и страданій пріобрѣтаеть средства матеріальнаго благосостоянія, средства умственнаго и даже нравственнаго развитія, добытыя ціною безчисленных ошибок и жертвь, и даже самыя заблужденія прошедшихъ временъ могутъ служить ему полезными уроками. Таково положение Россіи: она во многихъ отношеніяхъ молода по сравненію со старой Европой и, подобно Сѣверной Америкѣ, можетъ даромъ наслъдовать богатства европейской культуры. Притомъ, молодость-возрастъ, наиболѣе благопріятствующій и усвоенію навыковъ и знаній, и быстрому развитію собственнаго духа, пластическій по преимуществу.

Но въ наслѣдствѣ, которое досталось Россіи, истина смѣшана съ заблужденіемъ. Его нельзя принять безъ разбора; необходимо отдѣлить плевелы отъ истиннаго добра и воспользоваться только послѣднимъ. И здѣсь-то

главное основаніе нашей патріотической надежды: великая выгода Россіи не только въ томъ, что она можетъ присвоить себъ плоды чужихъ трудовъ, но въ томъ, что она можетъ заимствовать съ полной свободой выбора, что ничто не мъшаетъ ей, принявъ доброе, отвергнуть дурное. Народы съ богатымъ прошлымъ лишены этой свободы, ибо прошедшая жизнь народа глубоко вліяеть на его настоящую жизнь. Пережитыя событія, страсти и мижнія образують въ душт народа могучія пристрастія или наклонности, налагающія печать на все его существованіе, создающія въ немъ, такъ сказать, психическую атмосферу, изъ которой онъ не можетъ вырваться даже тогда, когда чувствуеть ея вредъ. Эти "предубъжденія" дъйствують помимо сознанія, входять въ самое существо человіка. отравляють кровь, — и даже умы наиболе сильные и независимые, несмотря на вст свои старанія, не могутъ совершенно избътнуть дъйствія этой отравы. Разумьется. преданіе имбеть и другую сторону: оно является, вмѣстѣ съ темъ, могущественнымъ орудіемъ культурнаго развитія. Но оно равно служитъ и добру, и злу, и въ послъднемъ случав его вліяніе чрезвычайно вредно.

Россія свободна отъ пристрастій, потому что прошлое какъ бы не существуетъ для нея; живыхъ преданій у нея почти нѣтъ, а мертвыя преданія безсильны: "Какъ сердце отрока, не измученное еще и не воспитанное ни любовью, ни ненавистью, но къ той и другой готовое, она расположена ко всѣмъ впечатлѣніямъ. Разсудокъ ея не увлекается постороннею силою и имѣетъ. слѣдовательно, полную свободу принять одно полезное и отбросить все вредное. На все, свершившееся до нея и

свершающееся передъ нею, она смотритъ еще безпристрастными, хладнокровными глазами, и можетъ устроитъ участь свою обдуманно,—въ чемъ и состоитъ назначеніе и торжество ума".

Такова новая мысль Чаадаева. Очевидно, неизмѣннымъ осталось не только его представленіе о прошломъ Россіи, но и его представленіе объ ея будущемъ, увѣренность въ томъ, что ей предстоитъ пережить — можетъ быть, только въ болѣе стройной формѣ — все развитіе христіанскаго, т.-е. западно-европейскаго міра. Новаго въ этой его новой мысли — только ея оптимистическая окраска, заставляющая его находить въ прошломъ опору для надежды на будущее; но отсюда возникаетъ новый взглядъ на настоящее состояніе Россіи: ея психическая необремененность выставляется какъ ея главная отличительная черта и важное преимущество.

Дальнъйшій шагъ напрашивался теперь самъ собою. Чѣмъ болѣе Чаадаевъ вдумывался въ эту вновь открытую имъ особенность русскаго духа, тѣмъ неизбѣжнѣе было для него, по свойствамъ его мышленія, видѣть въ ней не просто эмпирическій продуктъ стихійныхъ историческихъ силъ, а нѣчто провиденціальное; и чѣмъ болѣе онъ убѣждался въ томъ, что эта необремененность—дѣйствительно самая разительная черта нашей соціальной физіономіи, тѣмъ полнѣе должна была созрѣвать въ немъ увѣренность, что Россія—не чета западно-европейскимъ странамъ, что ей предначертана совершенно исключительная миссія, о чемъ-де ясно свидѣтельствуетъ исключительность ея развитія. Само собою разумѣется, что свое представленіе объ этой миссіи Чаадаевъ долженъ

быль почерпнуть изъ своей общей историко-философской концепціи; а, какъ мы знаемъ, назначеніемъ человѣчества онъ считалъ осуществленіе христіанскаго мистическаго идеала, или водвореніе на землѣ царствія Божія.

Такъ рисуется намъ мысль Чаадаева въ его письмахъ 1835—37 гг. <sup>1</sup>). Онъ исходитъ изъ стараго своего тезиса о прошломъ Россіи. Онъ повторяетъ, что въ то время, какъ вся исторія западно-европейскихъ народовъ представляла собою осуществленіе и развитіе нѣкой единой идеи, ввѣренной имъ съ самаго начала, и потому ихъ жизнь была полна движенія и смысла, богата творчествомъ и открытіями,—нашей исторіи чуждъ самый принципъ ихъ культуры, да чужда и вообще всякая руководящая идея, и потому наше прошлое безплодно и пустынно. Но теперь онъ видитъ въ этомъ различіи прямое проявленіе Божьей воли. Онъ говоритъ себѣ: недаромъ Провидѣніе ведетъ Россію особеннымъ путемъ; очевидно, Оно готовитъ русскій народъ къ иному служенію, нежели прочіе христіанскіе народы.

Отсюда съ логической необходимостью вытекаетъ рядъ чрезвычайно важныхъ послъдствій. Прежде всего, разъ наша изолированность отъ остальныхъ европейскихъ націй есть не печальная историческая случайность или

<sup>1) (</sup>м. особенно "Oeuvres choisies", стр. 172—184, и "Вѣстн. Европы" 1×74, іюль, стр. 85—88.—Эти же мысли выражены уже въ цитированномъ выше письмѣ Чаадаева къ имп. Николаю отъ 1833 г., котя возможно, что здѣсь національный элементъ выдвинутъ на первый планъ отчасти и въ угоду адресату.

результатъ человъческихъ ошибокъ, а органически входитъ въ планъ нашихъ судебъ, предначертанный Верховнымъ Разумомъ, то совершенно ясно, что всякая попытка съ нашей стороны ассимилироваться съ Европой, подражать ей или усвоивать ея цивилизацію, идетъ въразръзъ съ нашимъ назначеніемъ — и потому нельпа и вредна. Напротивъ, нашъ долгъ—какъ можно глубже и яснъ опредълить наше я, проникнуться сознаніемъ нашего національнаго своеобразія, честно и безъ иллюзій отдать себъ отчетъ въ нашихъ достоинствахъ и недостаткахъ, словомъ — выйти изъ лжи и статъ на почву истины. Только тогда мы сознательно и быстро двинемся по предназначенному намъ пути. Спрашивается: какова же наша миссія, отличная отъ общей миссіи западныхъ христіанскихъ народовъ?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, Чаадаевъ выставляетъ три посылки. Изъ нихъ двѣ уже намъ знакомы. Первая — это указаніе на дѣвственность русскаго духа. Старое европейское общество несетъ на себѣ бремя всего своего прошлаго; былыя страсти и волненія оставили глубокіе слѣды въ его психикѣ и донынѣ властвуютъ надъ нимъ въ видѣ пристрастій, предразсудковъ, косныхъ навыковъ, не дающихъ ему свободно слѣдовать внушеніямъ разума. Оттого его жизнь далеко отстаетъ позади его сознанія. Россія, напротивъ, чужда страстей, обуревающихъ тамъ умы, ея взглядъ не затуманенъ вѣковыми предразсудками и эгоизмами; русскій умъ безличенъ по существу, абсолютно свободенъ отъ предвзятости; онъ можетъ, слѣдовательно, спокойно и безпри-

**ст**растно разобраться въ вопросахъ, болѣзненно задѣвающихъ душу западнаго человѣка.

Второе преимущество Россіи передъ западными народами заключается, какъ мы видѣли, въ томъ, что она родилась позже ихъ, и что, слѣдовательно, къ ея услугамъ весь ихъ опытъ и вся работа вѣковъ. Третьей же и главной посылкой является указаніе на особенный характеръ православія: въ Россіи,—говоритъ Чаадаевъ,—христіанство осталось чистымъ отъ соприкосновенія съ людскими страстями и земными интересами; здѣсь оно, подобно своему божественному основателю, только молилось и смирялось.

Эти три соображенія приводять Чаадаева къ мысли, что Россіи суждено раньше всѣхъ странъ на свѣтѣ провозгласать тъ великія и святыя истины, которыя затъмъ должна будетъ принять вся вселенная-послъднія истины христіанства. Ея юный, непредуб'яжденный умъ отвѣтитъ на всѣ вопросы, раздирающіе европейскій міръ. и рѣшитъ загадку всемірной исторіи; и это будетъ результатомъ не въковыхъ исканій, а одного могучаго порыва, который сразу вознесеть ее на вершину, пока еще недосягаемую для европейскихъ народовъ. Настанеть день, когда мы займемъ въ духовной жизни Европы такое же важное мъсто, какое мы сейчасъ занимаемъ въ ея политической жизни, и въ той сферѣ наше вліяніе будеть еще несравненно могущественнъе, нежели въ этой. Таковъ будетъ естественный результатъ нашего долгаго уединенія, ибо все великое зрѣетъ въ одиночествѣ и молчаніи. Итакъ, Россія совершенно откалывается отъ Европы. Конечная цъль остается у нихъ одна: осу-

ществленіе христіанскаго завѣта; но теперь Чаалаевъ уже не скажеть (какъ говориль еще такъ недавно, въ книгъ Ястребцова), что Европа показываетъ путь къ этой цёли, и что Россіи остается только обдуманно слёдовать ей. Нфтъ, въ его доктринф явилось дфиствительно новое звено. По смыслу "Философическихъ писемъ", путь осуществленія христіанскаго идеала ведетъ черезъ раскрытіе всёхъ матеріальныхъ потенцій, чрезъ проникновеніе духа въ отдаленнъйшіе закоулки плотскаго бытія. Это и есть путь, которымъ идетъ Европа. Теперь Чаадаевъ какъ будто говоритъ: Россіи незачемъ проделывать для себя эту работу сначала; Европа исполнила уже значительную часть задачи, и Россія должна-и, благодаря своей свѣжей воспріимчивости, можеть-просто взять готовый плодъ ея усилій; это дасть намъ возможность затъмъ съ такой быстротой приблизиться къ конечной цёли, что мы далеко опередимъ историческипрогрессивную Европу.

Теперь Чаадаевъ еще съ большей доказательностью, чѣмъ раньше, настаиваетъ на важности яснаго національнаго самосознанія. Попытки зарождающагося славянофильства возсоздать по даннымъ исторіи русскій національный обликъ, повергаютъ его въ уныніе. Онъ видитъ тутъ двойную опасность: эта узкая патріотическая идея не только противорѣчитъ общехристіанскому идеалу сліянія народовъ, но и въ корнѣ искажаетъ понятіе нашей миссіи. Залогъ нашего будущаго — не въ нашемъ прошломъ, которое безжизненно и пустынно, а въ современной нашей позиціи по отношенію къ окружающему насъ міру. Національный эгоизмъ намъ не присталъ—для этого

Россія слишкомъ могущественна. Она призвана вести общечеловъческую политику; слава Александру I, понявшему это! Россіи, разъ она сознала свое призваніе, надлежить брать на себя починъ всъхъ благородныхъ идей, потому что она свободна отъ страстей, предразсудковъ и корыстей Европы. Намъ надо понять, что Провидение поставило насъ вне игры національныхъ интересовъ и ввърило намъ интересы всего человъчества, что къ этому фокусу должны сходиться и изъ него исходить всв наши идеи въ практической жизни, въ наукъ и искусствъ, что мы — чудо въ этомъ міръ, лишенное тесной связи съ его прошлымъ и сейчасъ стоящее въ немъ особнякомъ; наконецъ, что въ этой задачѣ — вся наша будущность, и что если мы не признаемъ своей миссіи, если будемъ ее игнорировать. то обречемъ себя на уродливое и безсмысленное существованіе.

Письмо къ А. И. Тургеневу 1835 года, гдѣ высказаны изложенныя сейчасъ мысли Чаадаева, кончается тѣмъ же молитвеннымъ возгласомъ, который стоитъ въ эпиграфѣ его знаменитаго (перваго) "Философическаго письма": "Adveniat regnum tuum!—Да пріидетъ царствіе Твое!" Его вѣра осталась та же, измѣнился только его взглядъ на роль Россіи въ осуществленіи царствія Божія.

Эта перемѣна была обусловлена его новымъ представленіемъ о православіи, и къ этому пункту, едва затронутому выше, намъ надо теперь вернуться.

Чаадаевъ остался при старомъ своемъ убъжденіи, что католичество съ лежащимъ въ его основѣ дѣйственнымъ, соціальнымъ началомъ, представляеть собою, такъ сказать. наиболье цълесообразную форму христіанства: оно лучше всёхъ другихъ христіанскихъ испов'єданій поняло человъческую природу, въ которой нераздъльно слиты внашнее съ внутреннимъ, вещественное съ духовнымъ, форма съ сущностью, какъ тому учитъ насъ Евангеліе, обоготворяющее тіло человічнеское въ тілі Христовомъ, предсказывающее воскресеніе нашихъ тълъ и устами апостола гласящее, что тело наше-храмъ живого Бога. Католицизмъ понялъ, что для того, чтобы онъ могъ исполнить свою задачу-цивилизовать христіанскій міръ, ему необходимо было войти въ соціальную жизнь и овладъть ею; ударься онъ въ фанатическій спиритуализмъ или узкій аскетизмъ, замкнись онъ наглухо въ святилищъ, — онъ былъ бы пораженъ безплодіемъ и никогда не совершилъ бы своего дѣла. Такимъ образомъ. только въ нѣдрахъ католической церкви, какою мы ее знаемъ, христіанство могло расцвѣсти и формулироваться, только она могла завоевать ему міръ 1).

Все это—мысли, знакомыя намъ уже по "Философическимъ письмамъ". Но теперь въ представленіи Чаадаева рядомъ съ католицизмомъ стало, какъ равноправная форма, православіе, какъ рядомъ съ дѣйствіемъ созерцаніе: "Наша церковь по существу—церковь аскетическая,—писалъ онъ позднѣе Сиркуру,—какъ ваша по существу соціальная: отсюда равнодушіе одной ко всему, что совершается внѣ ея, и живое участіе другой ко

<sup>1) &</sup>quot;Oeuvres ch.", 185, 199—201; "Вѣстн. Европы" 1871, ноябрь, 333.

всему на свътъ. Это то и есть два полюса христіанской сферы, вращающейся вокругь оси своей безусловной, своей дъйствительной истины". Больше того: Чаадаевъ теперь, какъ мы видели, склоненъ даже отдавать преимущество православію, которое, благодаря своей отрѣшенности отъ міра, сохранило духъ христіанства болѣе чистымъ, нежели трудившееся въ міру католичество. не вступало въ компромиссъ съ людскими страстями, не сочеталось съ земными интересами 1). — Представленіе вполнъ славянофильское, хотя сразу видно и различіе: по ученію славянофиловъ, православіе изначала выше прочихъ христіанскихъ в фроиспов фданій, потому что оно одно содержить въ себъ истинное христіанство; "намъ, писалъ Хомяковъ, —по милости Божіей дано было христіанство во всей его чистоть, въ его братолюбивой сущности". Чаадаевъ какъ разъ въ цитированномъ сейчасъ письмѣ къ Сиркуру ѣдко осмѣиваетъ эти притязанія православныхъ публицистовъ на монопольное обладаніе истиной.

Мечталъ ли онъ теперь о соединеніи объихъ церквей?— Онъ нигдъ не говорить объ этомъ. Но, исходя изъ общаго смысла его идей, можно думать, что идеальная церковь, церковь будущаго,—та, которая и водворить на землъ царство Божіе, "всъ прочія царства въ себъ заключающее",—представлялась ему именно какъ сочетаніе этихъ двухъ необходимыхъ элементовъ христіанской религіи: соціальнаго и аскетическаго. Могучая централи-

 $<sup>^{1})</sup>$  Иисьмо къ М. Ө. Орлову, 1837 г., "Вѣстн. Европы" 1874, іюль, 86.

зованность католической церкви и ея чудесно налаженный практически-религіозный механизмъ съ одной стороны, и чистый духъ христіанства, съ другой, —эти два фактора должны слиться и взаимно проникнуть другъ друга, чтобы повести человѣчество къ осуществленію его послѣднихъ судебъ. И ему кажется, какъ мы знаемъ, что солнце вселенской правды впервые озарить нашу землю: такъ какъ здѣсь христіанство, подобно самому Христу, только смирялось и молилось, то вѣроятно, говоритъ онъ, "что за это именно здѣсь оно и будетъ осѣнено своими послѣдними и самыми могущественными вдохновеніями" 1).

Мы вид'яли, какъ посл'ядовательно развивалась мысль Чаадзева о Россіи: "Философическое письмо" писано въ 1829 году, книга Ястребцова—въ 1832-мъ, письмо къ Тургеневу — въ 1835-мъ. Посл'яднимъ его этапомъ на этомъ пути является "Апологія сумасшедшаго", написанная, безъ сомн'янія, въ 1837 году.

Эта блестящая по формѣ "Апологія" осталась неоконченной, вѣрнѣе—едва начатой; по крайней мѣрѣ, то, что дошло до насъ, представляетъ не что иное, какъ предисловіе pro domo sua, за которымъ, судя по его заключительнымъ строкамъ, должно было слѣдовать систематическое разсужденіе по существу. "Апологія" писана, какъ показываетъ самое ея заглавіе, тотчасъ послѣ объявленія Чаадаева сумасшедшимъ; онъ преслѣдовалъ здѣсь двойственную задачу: оправдаться предъ высшей вла-

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 88.

стью — и разбить своихъ теоретическихъ противниковъ. Случайность объихъ этихъ цёлей—виною въ томъ, что "Апологія" по содержанію устаръла гораздо больше "Философическихъ писемъ". Здёсь много полемики противъ взглядовъ, теперь уже давно забытыхъ, много детальныхъ поправокъ къ письму, напечатанному въ "Телескопъ", много мъстъ — какъ замътилъ уже А. Н. Пыпинъ, — написанныхъ въ намъренно-охранительниъ тонъ; основныя же идеи Чаадаева о Россіи выступають лишь попутно и, разумвется, безъ всякой последовательности. Все это течетъ въ непринужденномъ монологъ однимъ плавнымъ потокомъ; но мы не будемъ излагать "Апологію" въ цёломъ, предпочитая для ознакомленія съ нею отослать читателя къ ея подлинному тексту 1). Насъ занимаетъ здёсь только ея положительная историко-философская часть: разсвянныя въ ней мысли Чаадаева о Россіи.

Въ общемъ онѣ не измѣнились по сравненію съ письмомъ къ Тургеневу 1835 года. На первомъ планѣ—тѣ же три тезиса: 1) прошлое Россіи равно нулю; 2) въ настоящемъ у нея два громадныхъ преимущества предъ западной Европой: незасоренность психики и возможность использовать опытъ старшихъ братьевъ; 3) въ будущемъ ея призваніе—указать остальнымъ народамъ путь къ разрѣшенію высшихъ вопросовъ бытія. Условія для осуществленія этой миссіи—ясно сознать исключительность своего призванія и въ полной мѣрѣ усвоить умственное богатство Запада. Только вполнѣ отрѣшив-

<sup>1)</sup> См. Приложение.

<sup>11</sup> 

пись отъ нашего прошлаго и воспринявъ своимъ свѣжимъ разумомъ послѣднее слово западной цивилизаціи, мы можемъ достигнуть предуказанной намъ цѣли. Итакъ, намъ, по мысли Чаадаева, грозятъ двѣ великія опасности. Одна — если мы пойдемъ не своимъ особымъ, еще невиданнымъ путемъ, этой горной тропинкой народа, не имѣющаго исторіи, а захотимъ идти торной дорогой западныхъ народовъ; они правы, когда выводятъ каждый свою идею изъ своего прошлаго, но насъ, чья исторія—пустое мѣсто, этотъ путь можетъ привести лишь къ фикціямъ и самообману. Другая опасность—если мы будемъ игнорировать западный опытъ, ибо этимъ мы лишаемъ себя драгоцѣннаго подспорья.

Мысль Чаадаева, оставаясь въ существъ тою же, достигла, такимъ образомъ, гораздо большей определенности. Центральное мѣсто въ ней занялъ вопросъ объ отношеніи Россіи къ западной Европъ. Чаадаевъ строгологически вывель изъ своихъ посылокъ такой отвътъ на этотъ вопросъ: жить на свой манеръ, не подражая Европъ, но непрерывно пользуясь плодами ея долгаго опыта, какъ научилъ насъ Петръ Великій; иными словами-твердое сознаніе нашей національной самобытности и тъсное культурное общение съ западными народами. Съ этой точки зрѣнія Петровская реформа получала новый, неожиданный смыслъ: Петръ, именно, понялъ, что путь нормальнаго, исторического развитія, какимъ шли западные народы, -- не нашъ путь; онъ и отрѣзалъ Россію отъ ея прошлаго, прививъ ей западную образованность, — не для того, чтобы она стала похожа на Западъ, а какъ-разъ съ обратной цѣлью, — чтобы она, наконецъ, начала жить своей особой, не исторической жизнью; такъ что не обезличить насъ могла его реформа, не стереть нашу національную идею, а именно только открыть ей путь къ осуществленію.

## XXI.

Этимъ убъжденіямъ Чаадаевъ остался въренъ уже до конца своей жизни. Здъсь представляется умъстнымъ кратко резюмировать всю систему его идей въ ея окончательномъ видъ, какъ она отразилась, между прочимъ, въ его частныхъ письмахъ 40-хъ и 50-хъ годовъ, особенно въ замъчательномъ письмъ 1846 года, въроятно къ Сиркуру 1).

Итакъ, исходный пунктъ Чаадаева, его основное и крѣпчайшее убѣжденіе—то, что въ человѣкѣ, рядомъ съ божественнымъ, безличнымъ началомъ, дѣйствуетъ начало личное, источникъ слѣпоты и корысти. Въ преодолѣніи этого личнаго начала, въ искорененіи этой "самости" и заключается единственная цѣль всемірной исторіи, больше того—ея единственное содержаніе. Вся жизнь человѣчества—одинъ грандіозный процессъ преображенія. Эту одну работу дѣлаетъ нашъ духъ въ высшихъ сферахъ своего существованія. Ни любовь, ни знанія, ни красота не имѣютъ самостоятельной цѣнности: ихъ смыслъ лишь въ томъ, что они отвращаютъ человѣка отъ него самого и

<sup>1)</sup> См. виже, Приложение.

погружають его въ сферу безкорыстнаго, безличнаго. Но и вся матеріальная жизнь только съ виду довлѣеть себѣ; на дѣлѣ и она служить всецѣло той же задачѣ.

Ибо человѣческій разумъ свободенъ, и только добровольное его согласіе можетъ доставить торжество божественному началу въ насъ; а для этого нужно, чтобы онъ раскрылъ всѣ потенціи нашей личной, плотской стихіи, осуществилъ всѣ ея возможности и, доведя ее до наивысшей сложности и силы, пропиталъ ее духомъ, такъ сказать, до самаго дна. Отсюда вся сложность человѣческой исторіи; и все это громадное развитіе матеріальныхъ силъ, эта необозримая махровость человѣческой культуры съ ея безчисленными формами, интересами, взаимодѣйствіями, антагонизмами—ничто иное, какъ одинъ колоссальный механизмъ для овеществленія плотскаго начала въ насъ, безъ чего невозможно его полное претвореніе духомъ.

Этотъ стихійный религіозный процессъ совершается съ самаго начала человъческой исторій, но въ послѣднюю, высшую свою стадію онъ вступиль только съ пришествіемъ Христа; тутъ онъ принялъ форму самостоятельнаго нравственнаго акта, путемъ котораго человѣкъ изъ объекта становится дълателемъ божьяго дѣла. Чрезъ Христа человѣкъ непосредственно соприкасается съ безконечной сущностью, въ любви къ нему онъ добровольно отрекается отъ личной воли. Только въ этомъ одномъ истинный смыслъ христіанства; ибо если Христосъ велитъ намъ любить ближнихъ, какъ самихъ себя, то это имѣетъ лишь ту цѣль, чтобы отклонить нашу любовь отъ самихъ себя. И христіанство могучимъ ферментомъ вошло въ

жизнь человъчества. Глубокая ошибка видъть въ немъ только систему върованій или субъективное настроеніе; нътъ, христіанство—имманентная божественная сила, дъйствующая въ человъчествъ какъ стихія,—его внутреннее пластическое начало.

Ясно, что въ чистомъ своемъ видъ христіанская идея есть высшая степень самоотреченія, т.-е. аскетизмъ; но такъ какъ ей предназначено завоевать весь міръ, то она неминуемо должна была выйти изъ этой хризолиды и принять соціальный характеръ. Такимъ образомъ, для полноты христіанства равно необходимы и элементъ аскетическій, и элементь соціальный. Вся жизнь человѣка постоянное сочетание его чистой мысли съ необходимыми условіями его существованія. А первое изъ этихъ условій-общество, взаимодійствіе умовъ, сліяніе мыслей и чувствованій; только удовлетворивъ этому условію, истина становится живою, изъ области умозрѣнія нисходитъ въ міръ реальностей, превращается въ силу природы и начинаетъ дъйствовать такъ же неотразимо, какъ всякая другая стихійная сила. Этимъ путемъ должна была пойти и христіанская идея. Уйди она въ узкій аскетизмъ или безусловный спиритуализмъ, замкнись она навъки въ храмѣ, она была бы поражена безплодіемъ и никогда не исполнила бы своего назначенія. Безъ сомнінія, ставъ соціальной силой, она утратила часть своей первоначальной чистоты; но у нея не было другого пути; она должна была дѣлать свое дѣло, комбинируясь всегда съ реальными условіями времени, не брезгая никакой возможностью, спускаясь въ самую бездну порочности, — куда бы ни велъ ее свободный разумъ человъка.

Это превосходно поняла католическая церковь. Она одна съ самаго начала взглянула на царство Божіе не только какъ на идею, но и какъ на фактъ, и препоясалась въ путь, чтобы просвѣтить міръ свѣтомъ Христовымъ. Въ ней нашла себѣ наиболѣе полное воплощеніе дѣйственная, соціальная сторона христіанства.

Въ этомъ пунктѣ начинается у Чаадаева его философія русской исторіи. Для него русская исторія по самому существу своему—религіозная исторія, — до такой степени, что всѣ особенности русскаго быта въ прошломъ и настоящемъ онъ выводитъ изъ характера, который носитъ въ Россіи христіанство.

Его мысль сводится къ слъдующему. Россія приняла христіанство отъ Византіи, гдѣ оно носило еще свой первоначальный, аскетическій характеръ; аскетическимъ стало оно и у насъ. Благодаря этому христіанская идея сохранила въ православін ту чистогу, которую она неизбѣжно должна была утратить на Западѣ; но зато она осталась втунь, не сдълалась, какъ тамъ, дрожжами соціальной жизни. Политически это выразилось въ томъ, что западная церковь, какъ сила соціальная, сразу поставила себя независимо отъ свътской власти, а потомъ и подчинила ее себъ, восточная же, проникнутая аскетическимъ духомъ, отреклась не только отъ власти надъ міромъ, но даже и отъ собственной свободы. Птакъ, здісь дъйственная сила христіанства была парализована, и въ результатъ получилось чудовищное уродство: получилась тысячельтняя исторія огромнаго народа, абсолютно лишеннаго соціальной жизни, не подвинувшагося ни на

пядь въ дѣлѣ раскрытія матеріальнаго начала и пропитанія его началомъ Христовымъ; получилось какое-то запоздалое младенчество, невинное, но и немощное, прозябающее среди братьевъ, живущихъ полной жизнью, и способное только рабски подражать имъ.

Отсюда Чаадаевъ съ неотразимою послѣдовательностью выводитъ былое и будущее Россіи. Въ прошломъ—соціальное безсиліе нравственной идеи, и оттого порабощеніе личности и мысли, однообразные вѣка безъ всякаго движенія, бытъ скудный и пустынный, надъ которымъ, какъ духъ Божій надъ первобытнымъ хаосомъ, виталъ духъ аскетизма. Наперекоръ своей активной природѣ христіанское начало было заточено, и это не только помѣшало ему исполнить его назначеніе въ русскомъ народѣ, но даже исказило его прямое дѣйствіе на жизнь: одностороннее самоотреченіе сдѣлалось принципомъ русской жизни, такъ что, напримѣръ, крѣпостное право явилось у насъ—страшно сказать—органическимъ слѣдствіемъ народнаго развитія.

Ясно, въ чемъ намъ слѣдуетъ искать спасенія. Россія еще не начинала жить настоящей жизнью, т.-е. жизнью религіозно-общественной. Она владѣетъ неоцѣненнымъ сокровищемъ. христіанской истиной въ ея чистѣйшей формѣ; пусть же она внесетъ эту нравственную идею въ соціальную жизнь. пусть освободитъ ее отъ подчиненія земнымъ властямъ, и, напротивъ, пусть все подчинится ей, какъ силѣ внутренно-зиждущей, которая только тогда можетъ воздвигнуть изъ земныхъ элементовъ царство Божіе, когда ея дѣйствіе проникнетъ всюду и не будетъ встрѣчать никакихъ преградъ. Только въ синтезѣ аске-

тическаго начала съ соціальнымъ — истинный смыслъ христіанской идеи. Поймемъ же, что намъ нужно не продолжать наше прошлое, безплодное въ религіозномъ отношеніи, а начать новую, христіански-соціальную жизнь. Западные народы уже вѣка живутъ такой жизнью; но избави насъ Богъ подражать имъ. Они развивались и продолжають развиваться последовательно, мы же совсёмь не развивались; ихъ путь-эволюціонный, нашъ-революціонный, потому что мы должны, въ противоположность имъ, круто порвать съ нашимъ прошлымъ; намъ надо не усвоивать ихъ культуру въ цёломъ для того, чтобы разрабатывать ее дальше (да это и невозможно), а пользуясь ихъ опытомъ и знаніями, создать свою особую цивилизацію. И у насъ есть вск основанія думать, что, вступивъ на этотъ путь, мы опередимъ нашихъ старшихъ братьевъ, т.-е. что именно намъ предназначено осуществить высшіе завѣты христіанства.

Таково въ главныхъ чертахъ полное ученіе Чаадаева. Своеобразно преломившись сквозь призму славянофильства, оно воскресло затѣмъ, какъ идея вселенской теократіи—у Вл. Соловьева, и какъ идея русской всечеловѣчности—у Достоевскаго. Въ какой мѣрѣ ученіе Чаадаева иепосредственно повліяло на Соловьева,—этого, за отсутствіемъ положительныхъ данныхъ, пока рѣшить нельзя; но никто не будетъ отрицать, что нѣкоторыя основныя положенія Соловьева — поразительно, до полнаго тожде-

ства, совпадають съ доктриной Чаадаева. Вотъ что писалъ Соловьевъ въ 1883 году <sup>1</sup>).

"Церковный принципъ православнаго Востока есть неприкосновенность святыни, неизмѣнность данной божественной основы. Принципъ върный, но недостаточный... Мы должны заботиться о томъ, чтобы на богодатной основѣ Церкви воздвигалось зданіе истинно-христіанской, не западной и не восточной, а вселенской богочеловъческой культуры. А для дёла этого созиданія съ человівческой стороны необходимо не одно только сохранение церковной истины, но и организація церковной даятельности... Сохранение церковной истины было преимущественною задачей православнаго Востока; организація церковной дъятельности подъ руководствомъ единой и безусловно самостоятельной духовной власти являлась преимущественной задачей католического Запада. Мы рѣшительно не можемъ допустить, чтобы эти двѣ задачи исключали другъ друга, чтобы одна мѣшала другой; напротивъ, и логическое разсужденіе, и историческій опытъ ясно показываютъ намъ, что полнота церковной жизни требуетъ одинаковаго вниманія къ объимъ задачамъ".

Это не только мысль Чаадаева—это почти его слова. Если въ Соловьевѣ мы имѣемъ преемство религіозной мысли Чаадаева, то столь же полно—и здѣсь уже завѣдомо непосредственно—перешла другая часть его ученія въ міровоззрѣніе Герцена. Герценъ усвоилъ мысль Чаадаева о своеобразномъ характерѣ русской исторіи и о

<sup>1) &</sup>quot;Великій споръ и христіанская политика", *Собр. соч.*, т. IV, стр. 102.

свойствахъ русскаго народа, устранивъ ея религіозное истолкованіе и переведя ее на позитивный, соціологическій языкъ. Слёдуя Чаадаеву, онъ призналь за русскимъ народомъ два великихъ преимущества передъ западными: незасоренность психики ("русскій человѣкъсамый свободный человёкъ въ мірё") и возможность сразу использовать все культурное богатство, накопленное Западомъ. И далъе онъ совершенно повторяетъ ходъ мысли Чаадаева объ исключительномъ призваніи русскаго народа и объ особенномъ всемірно-историческомъ началь, котораго этотъ народъ служитъ хранителемъ, съ той разницей, что этимъ палладіумомъ является у него не чистота христіанской идеи (православіе), какъ у Чаадаева, а безсознательный соціализмъ (община); община и есть то сокровище, которое вынесъ изъ своего печальнаго прошлаго русскій народъ и которымъ будетъ спасено человъчество.

Такъ мысль Чаадаева просочилась чрезъ Герцена въ народничество, чрезъ Соловьева—въ современное движеніе христіанской общественности. О прямомъ заимствованіи не можетъ быть рѣчи ни тамъ, ни здѣсь, но преемственно оба эти движенія во всякомъ случаѣ восходятъ къ ученію Чаадаева.

## XXII.

Въ тѣ самые годы, когда міровоззрѣніе Чаадаева приняло свой окончательный видъ, на глазахъ Чаадаева складывалось и формулировалось славянофильство. Исходя изъ иныхъ основъ, оно выставило тѣ же два положенія—
о полномъ своеобразіи русскаго народа и о его провиденціальной роли. Но это совпаденіе между обѣими доктринами осталось совершенно формальнымъ. Ученіе Чаадаева съ ученіемъ славянофиловъ роднитъ не эта внѣшняя черта сходства, а тотъ общій имъ обоимъ духъ, которымъ, между прочимъ, было обусловлено и это совпаденіе: общность навѣяннаго съ Запада умозрительнаго
направленія, тождество философско-историческихъ категорій, опредѣлявшихъ самую постановку вопросовъ (всемірно-историческая точка зрѣнія, идея націи и пр.). И
точно такъ же, ни въ одномъ изъ частныхъ, хотя бы
принципіальныхъ разногласій между Чаадаевымъ и славянофильствомъ нельзя видѣть корень спора: онъ глубже
ихъ и всѣ ихъ обусловливаетъ.

Мы видѣли: сужденіе Чаадаева о Россіи—послѣднее звено строго-логической цѣпи, прикладной выводъ изъ общаго принципа. Въ 1847 году, какъ и въ 1829-мъ, это сужденіе во всѣхъ своихъ частяхъ обусловливалось основной религіозно-исторической точкой зрѣнія Чаадаева; это былъ полный силлогизмъ, гдѣ первая, общая посклака опредѣляла религіозную идею человѣчества; вторая, частная, устанавливала фактическое состояніе Россіи въ прошломъ и настоящемъ по отношенію къ той идеѣ, и гдѣ, наконецъ, умозаключеніе опредѣляло шансы и условія служенія Россіи той же идеѣ въ будущемъ. Чаадаевъ въ 1829 году проклиналъ Россію за то, что она никогда не жила религіозной жизнью, и въ 1837-мъ благословлялъ потому, что сталъ видѣть въ ней благодатную, нетронутую почву для Христовой жатвы; ея

прошлое сначала казалось ему безотрадной пустыней, потому что оно не было одухотворено постепеннымъ раскрытіемъ религіозной идеи, и въ этой же пустынности прошлаго онъ потомъ видѣлъ ея преимущество опять-таки ради интересовъ религіи, и т. д.

Какъ извѣстно, тотъ же фундаментъ подвели подъ свою систему и славянофилы-правда, довольно поздно. только въ концъ 40-хъ годовъ. Православіемъ, какъ истинной в фрою, они мотивировали свое поклонение русскому народу, какъ носителю этой въры, и Хомяковъ выработалъ умозаключение, аналогичное Чаадаевскому, — что если въра, вложенная промысломъ Божіимъ въ русскій народъ, одна только вмѣщаетъ въ себѣ всю полноту истины, то мы должны дорожить бытомъ и мыслью нашего народа, которые неизбѣжно хотя бы отчасти истекли изъ этого высшаго начала. Таково было логическое построеніе славянофильства въ его окончательномъ видѣ; но психологическій процессь, приведшій къ нему, несомнънно шелъ какъ разъ въ обратномъ направленіи. Дъло началось съ чувства — съ влюбленія въ русскій народъ, и кончилось доказательствомъ, что русскій народъ-лучше всвхъ другихъ, такъ какъ онъ одинъ, въ православіи, обладаетъ истиной. Обыкновенная исторія: сначала "по-милу хорошъ", а потомъ уже и "по-хорошу милъ". Неотразимая критика Влад. Соловьева окончательно рѣшила вопросъ о взаимномъ отношеніи религіознаго и національнаго элементовъ въ славянофильствъ. "Та доктрина, которая сама себя опредѣлила какъ русское направление и выступила во имя русскихъ началь, тёмъ самымъ признала, что для нея всего важнее, до-

роже и существенные національный элементь, а все остальное, между прочимъ и религія, можетъ имъть только подчиненный и условный интересъ. Для славянофильства православіе есть аттрибуть русской народности; оно есть истинная религія, въ концѣ концовъ, лишь потому, что его испов'єдуеть русскій народь. Для однихъ изъ славянофиловъ требованіе быть православнымъ или "жить въ церкви" прямо входило какъ составная часть въ болъе общее и основное требование: слиться съ жизнью русской земли. Въ умъ другихъ эта зависимость религіозной истины отъ факта народной в ры принимала болье тонкій и сложный, но въ сущности, столь же нерелигіозный образъ". И конечный выводъ Соловьева гласить: "въ системъ славянофильскихъ воззреній нетъ законнаго мѣста для религін какъ таковой, и если она туда понала, то лишь по недоразуменію и, такъ сказать, съ чужимъ паспортомъ" 1).

Вотъ гдѣ корень разногласій между Чаадаевымъ и славянофилами. Это были два разныхъ міровоззрѣнія и два патріотизма, основанныхъ на разныхъ началахъ: у Чаадаева—сознательная любовь къ своему лишь поскольку оно хорошо, у славянофиловъ — любовь къ своему безусловная и безпричинная. Чаадаева не могло не раздражать въ славянофилахъ это неосмысленное хвастовство своей народностью, только для вида прикрывавшееся религіозной санкціей, а славянофиловъ естественно возмущалъ его разсудочный и условный патріотизмъ. Когда

<sup>1) &</sup>quot;Національный вопросъ въ Россіи", вып. II, Собр. соч. Вл. С. Соловьева, т. V, стр. 167.

въ половинъ 40-хъ годовъ поэтъ Языковъ вздумалъ отъ имени всего славянофильскаго круга изобличить Чаадаева, оказалось, что за подсудимымъ числится одно только, но страшное преступленіе: предпочтеніе чужого своему, родному:

Вполнѣ чужда тебѣ Россія,
Твоя родимая страна;
Ея преданія святыя
Ты ненавидишь всѣ сполна.
Ты ихъ отрекся малодушно,
Ты лобызаешь туфлю папъ...
Почтенныхъ предковъ сынъ ослушный,
Всего чужого гордый рабъ!
Ты все свое презрѣлъ и выдалъ,
И ты еще не сокрушенъ...

и т. д. въ томъ же духѣ. Легко понять, какъ нелѣпо должно было казаться это обвиненіе человѣку, писавшему, что любовь къ отечеству — вещь прекрасная, но есть нѣчто еще болѣе высокое, именно — любовь къ истинѣ.

При такой разности міровоззрѣній обѣ стороны должны были, очевидно, далеко расходиться въ своихъ историкофилософскихъ взглядахъ. Оцѣнка [нашей до-Петровской старины и оцѣнка Петровской реформы; сравнительное опредѣленіе славянскаго и западно-европейскаго духа; характеристика современнаго состоянія Европы; указаніе пути, на который слѣдуетъ отнынѣ перевести Россію,—таковы были конкретные пункты разногласія между Чаадаевымъ и славянофилами. Ни съ той, [ни съ другой стороны здѣсь не было ни случайности, ни произвола: это были двѣ органически-цѣльныя системы, непреложно

обусловленныя, одна-религіозно-исторической идеей Чаадаева, другая-пламеннымъ національнымъ чувствомъ славянофиловъ. Если въ одномъ пунктъ объ системы совпадали, именно въ признаніи всемірно-исторической миссіи русскаго народа, то это была та точка сліянія, въ которой встръчаются двъ пересъкающіяся линіи, чтобы затъмъ снова разойтись подъ прежнимъ угломъ. Чаадаевъ говорилъ: Россія не дала еще никакихъ доказательствъ своего высокаго призванія, но, судя по ея нынъшнему состоянію, она способна современемъ стать во главъ человъчества, если будетъ исполнено такое-то условіе; славянофилы, напротивъ, утверждали, что прошлое Россіи представляеть такихъ доказательствъ въ избыткъ, и что она уже-и искони-владъетъ той силой, которая имъетъ освободить родъ людской (гармоническимъ сочетаніемъ разума и чувства въ противоположность западному раціонализму), такъ что все діло только въ одномъ отрицательномъ условіи; и ихъ условіе (отказъ отъ пути, на который вывелъ Россію Петръ Великій) было, какъ мы знаемъ, діаметрально-противоположно Чаадаевскому.

Письма Чаадаева за послѣднія пятнадцать лѣть его жизни показывають его намъ всецѣло поглощеннымъ борьбою съ славянофильствомъ. Онъ говоритъ о немъ всегда, по всякому поводу и совсѣмъ безъ повода, во всѣхъ тонахъ, отъ трагическаго и кончая шутливымъ. Пишетъ ли онъ Шеллингу,—его выспренняя рѣчь тотчасъ сбивается на жалостное повѣствованіе объ этомъ "умственномъ кризисѣ", объ этомъ "пагубномъ ученіи" русскихъ націоналистовъ. По поводу Шевыревскаго курса исторіи

русской литературы онъ пишеть Сиркуру пространное (въ пять убористыхъ печатныхъ страницъ) письмо, гдъ тонко отточеннымъ сарказмомъ препарируетъ всю нелѣпость славянофильского ученія, какъ студенть-медикъмускулатуру руки. Нётъ надобности цитировать эти письма: въ нихъ нътъ ничего существенно-новаго; Чаадаевъ скорбитъ о національномъ самообманъ, высмъиваетъ ретроспективную утопію славянофиловъ, ихъ пренебрежительное отношение къ западной Европъ, и пр.,словомъ, все, что мы знаемъ. Иронія была, вѣроятно, его излюбленнымъ полемическимъ средствомъ и въ прямомъ, т.-е. устномъ споръ съ ними. О тонъ его полемикъ мы можемъ догадаться по немногимъ сохранившимся его запискамъ къ Хомякову и Кирфевскому. Вотъ что, напримфръ, онъ писалъ Хомякову, благодаря за присылку его статьи о Өеодорѣ Іоанновичѣ: "Спасибо вамъ за клеймо, положенное вами на преступное чело царя, развратителя своего народа (т.-е. Іоанна Грознаго), спасибо за то, что вы въ бъдствіяхъ, постигшихъ посль него Россію, узнали его наслъдіе. Я увъренъ, что на просторъ вы бы нашли слѣды его нашествія и въ дальнѣйшемъ отъ него разстояніи. Въ наше, народною спесью околдованное время, утѣшительно встрѣтить строгое слово объ этомъ славномъ витязѣ славнаго прошлаго, произнесенное однимъ изъ умнъйшихъ представителей современнаго стремленія. Разногласіе ваше въ этомъ случай съ вашими поборниками подаетъ мнѣ самыя сладкія надежды. Я увѣренъ, что вы современемъ убѣдитесь и въ томъ, что точно такъ же, какъ кесари римскіе возможны были въ одномъ языческомъ Римъ, такъ и это чудовище возможно было въ той странѣ, гдѣ оно явилось. Потомъ останется только показать прямое его исхожденіе изъ нашей народной жизни, изъ того семейнаго, общиннаго быта, который ставитъ насъ выше всѣхъ народовъ въ мірѣ и къ возвращенію котораго мы всѣми силами должны стремиться. Въ ожиданіи этого вывода,—не возврата,—благодарю васъ еще разъ за вашу статью", и т. д. ¹).

Это было очень зло, но и очень мѣтко.

Однако, главной мишенью его нападокъ были не историческія ошибки и реакціонныя вождельнія славянофиловъ: его ужасала больше всего та атмосфера національнаго самодовольства, въ которую они погрузили общество. Онъ, любившій въ Россіи только ея будущее, т.-е. ен возможный прогрессъ, не могъ безъ боли смотрѣть на эту духовную сытость, въ корнѣ враждебную всякому прогрессивному движенію и искажавшую народный характеръ. Это настроеніе умовъ кажется ему смертельной бользныю, грозящей подкосить всю будущность русскаго народа, и онъ не устаетъ слѣдить за ея проявленіями, за ея гибельнымъ дѣйствіемъ на все общество въ цёломъ и на отдёльныхъ членовъ его. "Не повърите, до какой степени люди въ краю нашемъ измънились съ тъхъ поръ, какъ облеклись этой народною гордынею, нев'ядомой боголюбивымъ отцамъ нашимъ": эта

<sup>1) &</sup>quot;Въстн. Европы", 1871, ноябрь, стр. 340.—Упомянутое выше письмо къ Сиркуру — "Въстн. Европы" 1874, іюль, стр. 91 и сл. (или 1900 г., дек., 472), письмо къ Шеллингу—въ "Oeuvres ch.", стр. 203, и въ другой, болъе пространной редакціи—у Лонгинова, "Русск. Въстн.", 1862, ноябрь, стр. 159 и сл.

жалоба двадцать лѣтъ не умолкаетъ въ его письмахъ. Потому что въ прошломъ—это надо замѣтить—онъ не находитъ у насъ даже признаковъ національной кичливости: "Мы искони были люди смирные и умы смиренные",—говоритъ онъ;—и этому смиренію "обязаны мы всѣми лучшими народными свойствами своими, своимъ величіемъ, всѣмъ тѣмъ, что отличаетъ насъ отъ прочихъ народовъ и творитъ судьбы наши" 1). Самодовольствомъ отравили насъ уже только славянофилы.

Среди нѣсколькихъ замѣчательныхъ писемъ Чаадаева, которыми отмѣчены для насъ послѣдніе годы его жизни, нервое мѣсто безспорно принадлежитъ тому письму 1847 года, гдѣ онъ изложилъ свои мысли о "Перепискѣ съ друзьями". Историко-литературная оцѣнка, которую Чаадаевъ даетъ здѣсь книгѣ Гоголя, остается непревзоиденной и донынѣ. какъ по вѣрности въ цѣломъ, такъ и по тонкости психологическихъ наблюденій. Основная мысль этого разбора—та, что въ недостаткахъ книги виноватъ не самъ Гоголь, а окружающая его среда, другими словами—славянофилы.

"Какъ вы хотите, чтобъ въ наше надменное время, напыщенное народною спесью, писатель даровитый, закуренный ладаномъ съ ногъ до головы, не зазнался, чтобъ голова у него не закружилась? Это просто невозможно. Мы нынче такъ довольны всёмъ своимъ роднымъ, домашнимъ, такъ радуемся своимъ прошедшимъ, такъ потѣшаемся своимъ настоящимъ, такъ величаемся

<sup>1)</sup> Письмо къ Вяземскому, "Вёстн. Европы", 1871, ноябрь, стр. 339.

своимъ будущимъ, что чувство всеобщаго самодовольства невольно переносится и къ собственнымъ нашимъ лицамъ. Коли народъ русскій лучше всёхъ народовъ въ мірѣ, то само собою разумѣется, что и каждый даровитый русскій челов'якъ лучше вс'яхъ даровитыхъ людей прочихъ народовъ. У народовъ, у которыхъ народное чванство искони въ обычать, гдт оно, такъ сказать, поневолъ вышло изъ событій историческихъ, гдѣ оно въ крови, гдф оно вещь пошлая, тамъ оно по этому самому принадлежить толив и на умъ высокій никакого двиствія имъть уже не можеть; у насъ же слабость эта вдругъ развернулась, наперекоръ всей нашей жизни. всёхъ нашихъ вёковыхъ привычекъ и понятій, самымъ неожиданнымъ образомъ, такъ что всъхъ застала врасплохъ, и умныхъ, и глупыхъ: мудрено ли, что и люди, одаренные дарами необыкновенными, отъ нея дуржютъ! Стоитъ только посмотрать около себя, сейчасъ увидишь, какъ это народное чванство, намъ доселѣ чуждое, вдругъ изуродовало лучшіе умы наши, въ какомъ самодовольномъ упоеніи они утопають съ тахъ поръ, какъ совершили свой мнимый подвигь, какъ открыли свой новый міръ ума и духа" (т.-е. міръ до-Петровской Руси) 1).

При всемъ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что Чаадаевъ и славянофильство взаимно оказали другъ на друга глубокое вліяніе.

Литературное наслѣдство, оставленное намъ Чаадаевымъ, представляетъ собою торсъ безъ головы и ногъ: утрачены первыя его письма, гдѣ были изложены его

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 336.

апріорныя утвержденія о Богѣ и человѣкѣ, и утрачены, очевидно, многія письма 40-хъ и 50-хъ годовъ, напримфръ къ Тютчеву или И. Кирфевскому, по которымъ мы могли бы ближе опредвлить характеръ его основныхъ практических пожеланій въ связи съ его окончательнымъ взглядомъ на Россію. Не дошли до насъ и письма славянофиловъ къ нему 1). Между тъмъ, если не считать устныхъ бестдъ, письма представляли собою, по цензурнымъ условіямъ того времени, единственную форму. въ которую могла облекаться его полемика съ славянофилами. Такимъ образомъ, вопросъ о его прямомъ вліяніи на славянофильство и обратно можеть быть решень только въ самомъ общемъ видѣ, да и то лишь предположительно. Именно, исходя отъ сущности того и другого ученія, можно предполагать, что на развитіе славянофильскихъ идей должна была повліять универсальная постановка религіозной проблемы у Чаадаева, тогда какъ Чаадаеву естественно было усвоить нъкоторыя обобщенія славянофиловъ въ области русской исторіи. Первую догадку высказалъ И. Н. Милюковъ, говоря, что Чаадаевъ "едва ли не первый открылъ славянофиламъ глаза на общую связь идей христіанской исторической философіи, а только въ этой связи православная религіозная идея получала всемірно-историческое значеніе "2). Наоборотъ, Чаадаевъ, какъ мы видѣли, свое новое истолкованіе православной религіозной идеи заимствоваль, віз-

Исключая четырехъ писемъ Ө. И. Тютчева, напечатанныхъ въ "Русск. Арх." за 1900 г., № 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Главныя теленія" etc., стр. 394.

роятно, у славянофиловъ. "Смиреніе", какъ отличительная черта "нашихъ боголюбивыхъ предковъ" на всемъ протяженіи русской исторіи, и какъ результатъ вліянія ихъ религіи, "глубоко пропитанной созерцаніемъ и аскетизмомъ", — это чисто-славянофильскія представленія, органически вошедшія въ систему идей Чаадаева.

## XXIII.

Намъ остается досказать исторію личной жизни Чаадаева <sup>1</sup>).

Приключеніе 1836 года было послѣднимъ событіемъ этой жизни. Нарушенное имъ равновѣсіе скоро возстановилось и больше уже ничѣмъ не было нарушено до смерти Чаадаева, въ 1856 году. Эти двадпать лѣтъ онъ прожилъ жизнью мудрыхъ, жизнью Канта и Шопенгауэра, въ размѣренномъ кругу однообразныхъ интересовъ, привычекъ и дѣлъ. Левашовы давно продали свой домъ какому-то обрусѣлому нѣмцу; флигель, гдѣ жилъ Чаадаевъ, съ годами пришелъ въ полную ветхость, осѣлъ и покосился снаружи, но Чаадаевъ продолжалъ жить въ немъ до смерти, и все не могъ собраться перекрасить у себя полы и стѣны, поправить печи. Онъ и лѣто проводилъ въ Москвѣ, и, говорятъ, за тридцать лѣтъ ни разу не переночевалъ внѣ города, хотя родные и друзья настой-

<sup>1)</sup> О жизни Чаадаева въ 40-хъ и 50-хъ годахъ см. у Жихарева, Лонгинова, Свербеева, въ "Биломъ и Думахъ" Герцена, гл. ХХХ, въ "Собр. соч. П. А. Вяземскаго", т. VIII, стр. 287 и сл., въ воспоминаніяхъ Ольги N., "Русск. Въстн.", 1887, октябрь.

чиво приглашали его въ свои подмосковныя. Его обычное распредѣленіе дня было, вѣроятно, то же въ 1855 году, что и въ 1840-мъ. За день до смерти онъ обѣдаль въ томъ же ресторанѣ Шевалье, о которомъ Герценъ за десять лѣтъ до этого острилъ, что тамъ сегодня подавали супъ printanière, котлеты, спаржу и Чаадаева. И такъ во всемъ: та же вѣрность Англійскому клубу, тѣ же споры и поученія въ салонахъ Свербеевой, Елагиной, Орловой, тотъ же обширный кругъ знакомыхъ, тѣ же пріемы у себя на Новой-Басманной по понедѣльникамъ отъ часа до четырехъ. А жизнь понемногу уходила, какъ песокъ изъ стклянки песочныхъ часовъ.

Чаадаевъ, безъ сомнѣнія, глубоко таилъ горечь своей неудавшейся жизни, этой "смѣшной" жизни, какъ онъ однажды обмолвился уже незадолго до смерти; но нельзя сомнъваться и въ томъ, что минутами ему казался яснымъ провиденціальный смысль его существованія, —и тогда освѣщалось и то странное дѣло, которое онъ дѣлалъ. Онъ разговаривалъ и спорилъ-можно ли это назвать дёломь? Но любопытно, что современники, говоря о его словоохотливой праздности, незамътно для самихъ себя характеризують ее какь дыямельность и даже какь призваніе. Вяземскій называеть Чаадаева "преподавателемь съ подвижной канедры, которую онъ переносилъ изъ салона въ салонъ"; Лонгиновъ говоритъ по поводу изящества его личности, одежды и манеръ: "Это изящество во всемъ было необходимо для той роли, оригинальной и трудной, которую суждено было ему играть въ обществѣ, обращающемъ такъ много вниманія на внѣшность".

Здъсь сказалось инстинктивное впечатлъніе, какое

производила фигура Чаадаева на фонф московского образованнаго общества. Онъ не смѣшивался, не сливался съ этимъ обществомъ-это сразу чувствовалъ всякій. Онъ былъ въ немъ какъ рѣка, которая, вливаясь въ море, сохраняеть особый цвъть своей воды. И каждый понималь, что это-не внѣшнее своеобразіе, а естественная замкнутость чрезвычайно оригинальнаго и личнаго міровоззрѣнія, продуманнаго до конца и принятаго безповоротно. Чаадаевъ былъ не просто человѣкъ съ убѣжденіями, а челов'якъ, безъ остатка слившій свою личность со своимъ убъжденіемъ. Эта-то сознательная цъльность съ одной стороны давала ему власть надъ обществомъ, съ другой -- сообщала его разговорамъ ту цѣлесообразность и то единство, которыя превращали ихъ изъ салонной causerie въ пропаганду. Самъ Чаадаевъ игралъ свою роль не только серьезно, но даже торжественно, что дало поводъ Вяземскому сказать о немъ: "Онъ былъ гораздо умиће того, чемъ онъ прикидывался. Природный умъ его былъ чище того систематическаго и поучительнаго ума, который онъ на него нахлобучилъ" 1).

Герценъ картинно изобразилъ Чаадаева, какъ онъ долгіе годы "стоялъ, сложа руки, гдѣ-нибудь у колонны, у дерева на бульварѣ, въ залахъ и театрахъ, въ клубѣ,—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Денисъ Давыдовъ высмѣялъ эту торжественность въ своей "Современной пѣснѣ", изобразивъ появленіе Чаадаева:

Всѣ кричатъ ему привѣтъ Съ оханьемъ и пискомъ, А онъ важно имъ въ отвѣтъ: "Dominus vobiscum!"

и воплощеннымъ veto, живой протестаціей смотрѣлъ на вихрь лицъ, безсмысленно вертъвшихся около него... Старикамъ и молодымъ было неловко съ нимъ, не по себъ; они, Богъ знаетъ отчего, стыдились его неподвижнаго лица, его прямо смотрящаго взгляда, его печальной насмѣшки, его язвительнаго снисхожденія". И все-таки вся образованная и свътская Москва ухаживала за нимъ, усиленно зазывала къ себъ и по понедъльникамъ наполняла его скромный кабинеть. Кто не бываль здёсь, начиная отъ американца Толстого и кончая Гоголемъ? Здѣсь на нейтральной почвѣ встрѣчались Грановскій и Шевыревъ, Хомяковъ и Герценъ, Тютчевъ и Н. Ф. Павловъ; здѣсь перебывали всѣ извѣстные иностранцы, за двадцать лътъ посътившіе Москву,—Кюстинъ, Могень, Мармье, Сиркуръ, Мериме, Листъ, Берліозъ, Гакстгаузенъ, - и ему самому еще довелось читать, что писали о немъ за границей Кюстинъ и Гакстгаузенъ. Жюльвекуръ и Мишле. Говорить нечего, что въ Россіи среди образованныхъ круговъ его имя было широко извѣстно. Это была невольная дань большой и, что не менъе важно, сосредоточенной духовной мощи. Какъ велико воспитательное дъйствіе такой силы, понятно само собою. Она не только импонируеть, но и влечеть за собою; она воспитываетъ, можно сказать, однимъ своимъ присутствіемъ. Это и хотель засвидетельствовать Жихаревь, говоря, что Чаадаевъ былъ въ высшей степени anregend, что "его разговоръ и даже одно его присутствіе дъйствовали на другихъ, какъ дъйствуетъ шпора на благородную лошадь. При немъ какъ-то нельзя, неловко было отдаваться ежедневной пошлости".

Мы говорили уже, что характеръ Чаадаева былъ не изъ пріятныхъ. Лесть, которую ему расточали, сознаніе своей власти въ обществъ и своего значенія, а съ другой стороны, сознаніе мизерности этого общества и безсильный стыдъ за свою все-таки вѣдь праздную жизнь, все это, въ соединении съ нервозностью, чъмъ дальше, темь более питало въ немъ эгоизмъ, тщеславіе и капризность. Онъ былъ чрезвычайно обидчивъ, зорко слѣдиль за тъмъ, не манкируетъ ли кто изъзнакомыхъего понедъльниками, и т. п. А. И. Тургеневъ то и дъло жаловался Вяземскому, что Чаадаевъ "все считается визитами и мъстничествомъ за объдами и на канапе", и что вообще "les petitesses Чаадаева мѣшаютъ наслаждаться его ръдкими и хорошими качествами" 1). За эти ръдкія качества ему легко прощали и притязательность, и капризы. Онъ былъ изъ тъхъ, которые "für die Besten ihrer Zeit gelebt", и это-на протяженіи всей своей зрълой жизни, т.-е. 40 слишкомъ лѣтъ. Его любили лучшіе люди двухъ или трехъ покольній: И. Д. Якушкинъ, Муравьевы, Н. Тургеневъ, Пушкинъ, Грибофдовъ, И. Кирѣевскій. Хомяковъ и Герценъ. О. И. Тютчевъ, спорившій съ нимъ до ярости, говорилъ, что любитъ его "больше всвхъ". Баратынскій, навъстивъ его разъ на Страстной недёлё, сказалъ ему, что въ эти святые дни не находить болье достойнаго употребленія времени, какъ общение съ нимъ 2).

Сороковые годы были разгаромъ славянофильства и

<sup>1) 1842</sup> г. Остаф. Арх., IV, 161 и 167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Жихаревъ, въ "Въстн. Европы" 1871, сент., стр. 52.

разгаромъ его борьбы съ этимъ, какъ онъ выражался, "возвратнымъ", т.-е. реакціоннымъ движеніемъ. Онъ уважалъ всякую мысль, потому что зналъ цъну своей; при такой широкой умственной терпимости ему нетрудно было поддерживать самыя теплыя личныя отношенія со своими противниками. Онъ былъ друженъ со многими изъ славянофиловъ, и даже готовъ былъ сходиться съ ними на почвѣ совмѣстной культурной работы, такъ что, напримѣръ, Погодинъ, возобновляя "Москвитянинъ", счелъ возможнымъ обратиться къ нему съ просьбой о сотрудничествъ, а въ 1846 году, когда вышелъ первый "Московскій Сборникъ", Н. М. Языковъ писалъ брату, что сборникъ всѣ хвалятъ, и даже Чаадаевъ хочетъ дать статью въ него 1). Шевыревъ, открывая курсъ публичныхъ лекцій, посылаетъ ему билетъ на право входа, и Чаадаевъ пишетъ ему въ отвътъ: "Покорнъйше благодарю васъ, любезнѣйшій Степанъ Петровичъ, за вашъ подарокъ и за доброе слово, его сопровождающее. Вы меня увидите на вашихъ лекціяхъ прилежнымъ и покорнымъ слушателемъ. Будьте увърены, что если во всъхъ мніняхь вашихь сочувствовать не могу, то въ томъ, чтобъ чрезъ изучение нашего прекраснаго прошлаго сотворить любезному отечеству нашему благо, совершенно съ вами сочувствую "2).

Чаадаевъ былъ хорошъ и съ Филаретомъ, и запросто бывалъ у него; одну его бесѣду онъ даже перевелъ

<sup>1) &</sup>quot;Русск. Стар." 1903, марть, стр. 538.

<sup>2)</sup> Рукоп. письмо въ И. Публ. Библ.

на французскій языкъ, и этотъ переводъ былъ помѣщенъ Сиркуромъ въ журналѣ "Le Semeur" 1).

Если въ концѣ 30-хъ годовъ онъ стоялъ одинъ на защить европейской культуры, то теперь у него явились въ Москвъ соратники: кружокъ Герцена-Огарева и молодые профессора, съ Грановскимъ во главъ. Но эти союзники были частью хуже враговъ. Славянофилы, по крайней мфрф, формально признавали суверенитетъ религіозной проблемы, а молодые западники были позитивисты насквозь; дѣйствительно, что общаго между религіозно-исторической концепціей Чаадаева и матеріализмомъ "Писемъ объ изученіи природы" или даже гуманитарной телеологіей Грановскаго? Эта молодежь бывала у него и чтила въ немъ какъ бы ветерана, но Грановскому у него "скучно", а Герцену его сужденія о католицизм'в и современности кажутся голосомъ изъ гроба, и послъ одного такого разговора онъ записываетъ въ дневникъ, что ему даже было жаль "употреблять всѣ средства", потому что въ Чаадаевѣ все-таки "какъ-то благородно воплотилась разумная сторона католицизма".

Потомъ и этотъ кругъ распался, Герценъ уѣхалъ за границу, борьба съ славянофилами стала вялѣе, да и большая часть ихъ разбрелась—кто въ сумракъ Оптиной пустыни, кто на хозяйственную работу въ деревнѣ; насту-

<sup>1)</sup> Лонгиновъ въ "Современникъ" 1856 г., т. 58, отд. V, стр. 6. По словамъ Лонгинова, Чаадаевъ и самъ сочинилъ въ 1849 году проповъдъ подъ заглавіемъ: "Воскресная бесъда сельскаго священника Пермской губерніи, села Новыхъ Рудниковъ", рукопись которой подарилъ ему, Лонгинову ("Русск. Въстн.", т. 42, 1862 г., № 11 стр. 155, прим.).

нили пятидесятые годы. Въ 1851 году Чаадаевъ жалуется Жуковскому: "Ни въ печатномъ, ни въ разговорномъ кругѣ не осталось никого болѣе изъ той кучки людей почетныхъ, которые недавно еще начальствовали въ обществъ и имъ руководили, а если кто и уцълълъ, то дряхлѣетъ въ одиночествѣ ума и сердца" 1). Онъ самъ дряхлёль въ одиночестве ума и сердца. Съ 1847 года, когда ему пришлось одно время лечиться отъ нервнаго разстройства, говорять даже—близкаго къ сумасшествію <sup>2</sup>), онъ, кажется, ничъмъ больше не болълъ до самаго конца. Его денежныя обстоятельства были очень плохи. Онъ по-прежнему (по крайней мѣрѣ, еще до 1852 года) получалъ отъ брата каждую треть года по 2.334 руб. 50 коп. (667 руб. сер.), но этой суммы ему, конечно, не хватало. Самъ онъ уже ничего не имълъ. Когда, въ январъ 1852 года, умерла тетка Анна Михайловна, братъ отказался въ его пользу отъ своей доли наслѣдства; но унаслѣ-

<sup>1) &</sup>quot;Извѣстія Отд. русск. языка и слов. Имп. Акад. Наукъ", 1896 г., т. І, кн. 2-я, стр. 387.

<sup>2)</sup> Письмо Хомякова, "Русск. Арх.", 1884 г., кн. 4-ая, стр. 282: ср. Русск Арх. 1900 г., кн. 11, стр. 414. Плодомъ этой болѣзненности надо, повидимому, считать письмо Ч. къ Шевыреву, подлинникъ котораго хранится въ И. Публ. Библ. Оно помѣчено: "Басманная, 20 іюля". Ч. проситъ Шевырева навѣстить его, такъ какъ онъ боленъ и не выходить изъ дому; кромѣ того, онъ желалъ бы о многомъ поговорить: "Я оставляю Москву. Надобно ее оставить не съ пустыми руками. Остальные, немногіе предсмертные дни хотѣлъ бы провести въ трудѣ полезномъ, а для этого нужно или укрѣпиться въ своихъ убѣжденіяхъ, или уступить потоку времени и принять другія. Ваша теплая душа пойметь, что съ сомнѣніями тяжело умирать, какія бы они ни были".

дованныя отъ тетки деревни, повидимому, цѣликомъ ушли на уплату долговъ, и четыре года спустя его дѣла опять были уже настолько запутаны, что, по свидѣтельству Свербеева, только помощь издавна расположеннаго къ нему графа А. А. Закревскаго, московскаго генералъгубернатора, вывела его передъ самой смертью изъ безнадежнаго положенія. Его денежныя отношенія вообще и къ брату въ особенности, какъ ихъ (можетъ быть, преувеличенно) изобразилъ Жихаревъ, рисуютъ Чаадаева въ крайне непривлекательномъ свѣтѣ.

До какого самозабвенія онъ могъ доходить въ эгоизмі, показываеть другой эпизодъ изъ исторіи его посл'яднихъ льть, разсказанный тымь же Жихаревымь 1). Въ 1851 году вышла въ Парижъ извъстная брошюра Герцена (на французскомъ языкѣ) "О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи". Герценъ, глубоко уважавшій Чаадаева и гордившійся его расположеніемъ, отвелъ знаменитому "Философическому письму" видное мъсто въ исторіи русскаго освободительнаго движенія. О выход'є этой книжки Чаадаеву сообщиль всемогущій тогда гр. А. Ө. Орловь, бывшій провздомъ въ Москвв и, по обыкновенію, наввстикшій его; кромѣ того, онъ, вѣроятно, слышалъ о ней п отъ другихъ. Въ тотъ же или на слѣдующій день онъ обратился съ письмомъ къ Орлову, гдф писалъ, что такъ какъ, по слухамъ, въ книгъ Герцена ему приписываются "мивнія, которыя никогда не были и никогда не будуть" его мивніями, то онъ желаль бы представить ему, графу.

<sup>1)</sup> Жихаревъ быль его племянникъ и въ последние годы — бли жайший къ нему человекъ.

опроверженіе этой наглой клеветы, а можетъ быть и всей книги; но для этого ему нужна самая книга, которую онъ можетъ получить, разумъется, только черезъ графа. "Каждый русскій,—писалъ онъ дальше,—каждый върноподданный царя, въ которомъ весь міръ видитъ Богомъ призваннаго спасителя общественнаго порядка въ Европъ, долженъ гордиться быть орудіемъ, хотя и ничтожнымъ, его высокаго священнаго призванія; какъ же остаться равнодушнымъ, когда наглый бъглецъ, гнуснымъ образомъ искажая истину, приписываетъ намъ собственныя свои чувства, и кидаетъ на имя наше собственный свой позоръ?"

Что Герценъ исказилъ правду, приписавъ Чаадаеву свои собственныя чувства и мнѣнія ему чуждыя, это была, какъ мы знаемъ, совершенная правда; безъ сомнѣнія также, Чаадаевъ вполнѣ искренно сочувствовалъ политикѣ имп. Николая по отношенію къ революціоннымъ движеніямъ на Западѣ и его поведенію въ венгерскомъ мятежѣ 1849 года. И при всемъ томъ, это письмо Чаадаева, конечно, ложится пятномъ на его память. Правда, время было крутое, а Чаадаевъ никогда не отличался большимъ физическимъ мужествомъ. Надо замѣтить, что въ томъ же 1851 году Чаадаевъ единственный разъ писалъ Герцену за границу 1),—и съ такой нѣжностью, съ такой теплой любовью, какъ бы старшій братъ. Въ этомъ письмѣ онъ благодаритъ Герцена "за извѣстныя строки"; "можетъ быть, придется вамъ скоро сказать еще

<sup>1)</sup> Это письмо напечатано въ "Пол. Зв.", кн. 5, стр. 221. Сравн. "Сочин. Герцена", женев. изд., VII, 263.

нѣсколько словъ объ томъ же человѣкѣ", добавляетъ онъ, разумѣя, очевидно, самого себя и свою близкую смерть. За какія строки онъ благодарилъ Герцена? Неужели за тѣ самыя страницы въ "Du développement", которыми было вызвано его письмо къ гр. Орлову?—Трудно повѣрить, а доказать въ этомъ дѣлѣ ничего нельзя; письмо къ Герцену писано въ іюлѣ, но мы не знаемъ ни даты письма къ Орлову, ни даже времени появленія брошюры Герцена.

Жихаревъ разсказываетъ, что Чаадаевъ прислалъ ему копію со своего письма къ гр. Орлову. Возвращая ему на слѣдующій день бумажку, Жихаревъ выразилъ удивленіе, зачѣмъ онъ сдѣлалъ такую "ненужную гадость" (bassesse gratuite); "Чаадаевъ взялъ письмо, бережно его сложилъ въ маленькій портфельчикъ, который всегда носилъ при себѣ и, помолчавъ съ полминуты, сказалъ: "Моп cher, on tient à sa peau".

Передъ нами синій листокъ почтовой бумаги (Чаадаевъ любилъ писать на бумагѣ этого цвѣта), исписанный странными клиновидными письменами, которыя съ перваго взгляда можно принять за грамоту VI-го вѣка. Наверху надпись по-русски: "Выписка изъ письма неизвѣстнаго къ неизвѣстной, 1854"; затѣмъ слѣдуетъ текстъ письма по-французски, все его собственной рукой 1). Это — послѣднія строки Чаадаева. дошедшія до насъ. Рѣчь идетъ о Крымской войнѣ. Сенаторъ К. Н. Лебедевъ разсказываетъ въ своихъ мемуарахъ, что въ 1855

<sup>1)</sup> Этотъ листокъ сохранился среди бумагъ Екат. Ник. Орловой, вдовы Мих. Өед.; Чаадаевъ, какъ мы знаемъ, былъ дружески близокъ съ ними,—и съ Екат. Ник. послъ смерти мужа.

году въ Петербургѣ, среди другихъ политическихъ памфлетовъ, ходила по рукамъ записка "О политической жизни Россіи", которую приписывали Чаадаеву <sup>1</sup>). Не есть-ли наше письмо отрывокъ изъ той записки?

"Нътъ, тысячу разъ нътъ, — писалъ Чаадаевъ, — не такъ мы въ молодости любили нашу родину. Мы хотъли ея благоденствія, мы желали ей хорошихъ учрежденій и подчасъ осмѣливались даже желать ей, если возможно. нъсколько больше свободы; мы знали, что она велика и могущественна и богата надеждами; но мы не считали ее ни самой могущественной, ни самой счастливой страною въ мірѣ. Намъ и на мысль не приходило, чтобы Россія олицетворяла собою ніжій отвлеченный принципъ, заключающій въ себѣ конечное рѣшеніе соціальнаго вопроса, — чтобы она сама по себѣ составляла какой-то особый міръ, являющійся прямымъ и законнымъ наслѣдникомъ славной восточной имперіи, равно какъ и всъхъ ея правъ и достоинствъ, - чтобы на ней лежала нарочитая миссія вобрать въ себя всв славянскія народности и этимъ путемъ совершить обновление рода человъческаго; въ особенности же мы не думали, что Европа готова снова впасть въ варварство, и что мы призваны спасти цивилизацію посредствомъ крупицъ этой самой цивилизаціи, которыя недавно вывели насъ самихъ изъ нашего вѣкового оцѣпенѣнія. Мы относились къ Европѣ вѣжливо, даже почтительно, такъ какъ мы знали, что она выучила насъ многому, и между прочимъ — нашей собственной исторіи. Когда намъ случалось нечаянно одерживать надъ

¹) "Русск. Арх." 1893 г., № 3, стр. 285 — 6.

нею верхъ, какъ это было съ Петромъ Великимъ, — мы говорили: этой побѣдой мы обязаны вамъ, господа. Результатъ былъ тотъ, что въ одинъ прекрасный день мы вступили въ Парижъ, и намъ оказали извѣстный вамъ пріемъ, забывъ на минуту, что мы въ сущности — не болъе, какъ молодые выскочки, и что мы еще не внесли никакой лепты въ общую сокровищницу народовъ, будь то хотя бы какая-нибудь крохотная солнечная система, по примъру подвластныхъ намъ поляковъ, или какаянибудь плохонькая алгебра, по примфру этихъ нехристейарабовъ, съ нелѣной и варварской религіей которыхъ мы боремся теперь. Къ намъ отнеслись хорошо, потому что мы держали себя какъ благовоспитанные люди, потому что мы были учтивы и скромны, какъ приличествуетъ новичкамъ, не имѣющимъ другихъ правъ на общее уваженіе, кром'в стройнаго стана. Вы повели все это по иному, —и пусть; но дайте мнв любить мое отечество по образцу Петра Великаго, Екатерины и Александра. Я върю, недалеко то время, когда, можетъ быть, признаютъ, что этотъ патріотизмъ не хуже всякаго другого.

"Замѣтъте, что всякое правительство, безотносительно къ его частнымъ тенденціямъ, инстинктивно ощущаетъ свою природу, какъ сила одушевленная и сознательная, предназначенная жить и дѣйствовать; такъ, напримѣръ. оно чувствуетъ или не чувствуетъ за собою поддержку своихъ подданныхъ. И вотъ, русское правительство чувствовало себя на этотъ разъ въ полнѣйшемъ согласіи съ общимъ желаніемъ страны; этимъ въ большой мѣрѣ объясняется роковая опрометчивость его политики въ настоящемъ кризисѣ. Кто не знаетъ, что мнимо-націо-

нальная реакція дошла у нашихъ новыхъ учителей до степени настоящей мономаніи? Теперь уже діло шло не о благоденствіи страны, какъ раньше, не оцивилизаціи, не о прогресст въ какомъ-либо отношеніи; довольно было быть русскимъ: одно это званіе вміщало въ себі всі возможныя блага, не исключая и спасенія души. Въ глубинъ нашей богатой натуры они открыли всевозможныя чудесныя свойства, нев'тдомыя остальному міру; они отвергали всѣ серьезныя и плодотворныя идеи, которыя сообщила намъ Европа; они хотъли водворить на русской почвъ совершенно новый моральный строй, который отбрасываль нась на какой-то фантастическій христіанскій Востокъ, придуманный единственно для нашего употребленія, нимало не догадываясь, что, обособляясь отъ европейскихъ народовъ морально, мы тѣмъ самымъ обособляемся отъ нихъ и политически, что разъ будетъ порвана наша братская связь съ великой семьей европейской, ни одинъ изъ этихъ народовъ не протянетъ намъ руки въ часъ опасности. Наконецъ, храбръйшіе изъ адептовъ новой національной школы не задумались привътствовать войну, въ которую мы вовлечены, видя въ ней осуществленіе своихъ ретроспективныхъ утопій, начало нашего возвращенія къ хранительному строю, отвергнутому нашими предками въ лицъ Петра Великаго. Правительство было слишкомъ невѣжественно и легкомысленно, чтобы оцвнить, или даже только понять эти vченыя галюцинаціи. Оно не поощряло ихъ, я знаю; иногда даже оно наудачу давало грубый пинокъ ногою наиболъ зарвавшимся или наименъ осторожнымъ изъ ихъ блаженнаго сонма; тѣмъ не менѣе, оно было убѣждено, что какъ только оно бросить перчатку нечестивому и дряхлому Западу, къ нему устремятся симпатіи всѣхъ новыхъ патріотовъ, принимающихъ свои неоконченныя изысканія, свои безсвязныя стремленія и смутныя надежды за истинную національную политику, равно какъ и покорный энтузіазмъ толпы, которая всегда готова подхватить любую патріотическую химеру, если только она выражена на томъ банальномъ жаргонѣ, какой обыкновенно употребляется въ такихъ случаяхъ. Результатъ былъ тотъ, что въ одинъ прекрасный день авангардъ Европы очутился въ Крыму"...

Свербеевъ разсказываетъ, что событія 1853—55 гг. ложились на Чаадаева тяжелымъ бременемъ, что ему были горьки и начало, и конецъ этой войны. Вѣсть о мирѣ онъ принялъ съ живѣйшей радостью. "Послѣдними его любимыми мыслями были, — говоритъ Свербеевъ, — радость о заключенномъ мирѣ, надежда на прогрессъ Россіи и вмѣстѣ опасеніе, наводимое на него противниками благодатнаго мира. Народная и религіозная нетерпимость извѣстныхъ мыслителей, какъ грозная тѣнь, преслѣдовала его всюду".

Чаадаевъ умеръ, какъ предчувствовалъ, скоропостижно. Еще за три дня до смерти онъ былъ въ клубѣ, наканунѣ обѣдалъ у Шевалье. Дѣло было на Страстной недѣлѣ; онъ собирался говѣть, и не успѣлъ, но, почувствовавъ себя плохо, въ послѣдній день пригласилъ священника, исповѣдался и пріобщился Тайнъ. Послѣ ухода священника онъ сталъ пить чай, а тѣмъ временемъ велѣлъ заложить пролетку, чтобы выѣхать; онъ сидѣлъ въ

креслѣ, разговаривая съ нѣмцемъ, хозяиномъ дома, и среди бесѣды умолкъ навѣки; была Страстная суббота, 14-го апрѣля 1856 года, четвертый часъ дня. Хоронили его на Пасхѣ, 18-го, въ чудный весенній день; его могила—въ Донскомъ монастырѣ, рядомъ съ могилою А. С. Норовой. Завѣщаніе—"на случай скоропостижной смерти" — онъ составилъ еще въ августѣ предшествовавшаго года ¹).

Всё они ушли какъ-то цёлою толпой, онъ и люди смежные съ нимъ по жизни или духу: въ октябрё 1855 года умеръ Грановскій, въ мартё 1856-го—Вигель, въ апрёлё—Чаадаевъ, въ іюнё—И. Кирёевскій, въ октябрё—П. Кирёевскій, и т. д.

Михаилъ Яковлевичъ Чаадаевъ пережилъ брата на цѣлыхъ десять лѣтъ. Онъ жилъ, бездѣтный, со своей женою, дочерью своего камердинера, въ нижегородской родовой вотчинѣ Чаадаевыхъ, съ 1834 года вилоть до смерти, т.-е. тридцать два года,—жилъ угрюмо и нелюдимо, не знаясь съ сосѣдями помѣщиками и по цѣлымъ годамъ не заглядывая даже въ свой уѣздный городъ Ардатовъ, отстоявшій отъ него въ восьми верстахъ,—а болѣе дальній Арзамасъ онъ за все время посѣтилъ только однажды, и тутъ, въ пути, говорятъ, единственный разъ въ жизни ударилъ по шеѣ своего кучера. О немъ разсказываютъ еще, что, напуганный дѣломъ 14-го декабря, онъ всю жизнь боялся звона колокольчика: все думалъ, не ѣдутъ ли съ обыскомъ. Онъ былъ, повиди-

Оно напечатано въ статъв проф. Кирпичникова, въ "Рус. Мысли", 1896, № 4, стр. 153—4.

мому, чрезвычайно нервенъ. Какъ и П. Я., онъ носилъ ермолку, которую, говорятъ, скидывалъ, когда былъ раздраженъ. Въ 1865 г. Жихаревъ, написавъ ту біографію П. Я. Чаадаева, которая потомъ (въ 1871 г.) была напечатана въ "Вѣстн. Европы", послалъ копію со своей рукописи Михаилу Яковлевичу, прося поправокъ и указаній, но прошелъ цѣлый годъ, и онъ не получилъ отвѣта. Онъ еще многократно писалъ старику, все безъ успѣха, пока, наконецъ, не собрался съѣздить къ нему; но это свиданіе, кажется, оказалось безплоднымъ для біографа. М. Я. Чаадаевъ умеръ въ октябрѣ 1866 года.

Пережилъ Чаадаева и его старый камердинеръ Титъ Лаврентьевичъ. Когда въ мав 1861 г. Жихаревъ поставилъ памятникъ на могилъ П. Я. въ Донскомъ монастыръ, стоимостью въ сто рублей сер.,—онъ написалъ Михаилу Яковлевичу: не пожелаетъ ли онъ эту сумму или часть ея прислать Титу, который живетъ въ большой нуждъ.—А Титъ Лаврентьевичъ много лътъ служилъ Чаадаеву и былъ, въроятно, послъдней кръпостной "душой" изъ многихъ, имъ заложенныхъ и прожитыхъ.

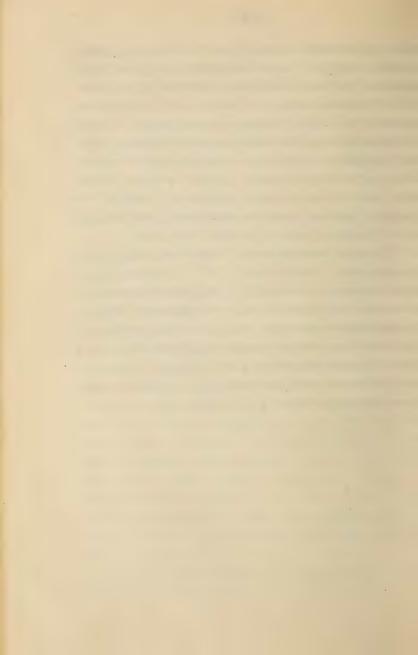

## ПРИЛОЖЕНІЕ.



## І. Письмо Е. Д. Пановой къ Чаадаеву.

Il y a bien longtemps, Monsieur, que je désirais vous écrire, la crainte d'être importune, l'idée que vous ne prenez plus aucun intérêt à ce qui me concerne, m'a reténue, mais enfin j'ai résolu de vous envoyer encore cette lettre qui probablement sera la

dernière que vous recevrez de moi.

Je vois malheureusement que j'ai perdu la bienveillance que vous me témoignez autrefois vous croyez, je le sais, qu'il y avait de la fausseté de ma part dans le désir que je vous montrais de m'instruire en matière de religion: cette pensée m'est insupportable; sans doute j'ai beaucoup de défauts, mais jamais, je vous l'assure, l'idée de feindre n'a eu un moment place dans mon coeur; je vous voyais si entièrement absorbé dans les idées religieuses que c'est mon admiration, ma profonde estime pour votre caractère qui m'inspirèrent le besoin de m'occuper des mêmes pensées que vous; ce fut avec toute la chaleur, tout l'enthousiasme de mon caractère que je me livrais à des sentiments si nouveaux pour moi. En vous écoutant parler je crovais; il me semblait dans ces moments qu'il ne manquait rien à mon entière persuasion, mais ensuite quand je me retrouvais seule, je reprenais des doutes, j'éprouvais des remords de pencher vers le culte Catholique, je me disais que je n'avais d'autre conviction que celle de me répéter que vous ne pouviez pas être dans l'erreur, c'était en effet ce qui faisait le plus d'impression sur ma croyance et ce motif ètait pu ement humain. Croyez-moi, Monsieur, quand je vous assure que toutes ces diffèrentes émotions que je n'avais pas la force de modérer ont considérablement attéré ma santé, j'étais dans un continuel ètat d'agitation et toujours mécontente de moi-même, j'ai dû bien souvent vous paraître extravagante et exagérée... vous avez naturellement beaucoup de sévérité dans le caractère... je remarquais dans les derniers temps que vous vous éloigniez davantage de notre société, mais je n'en devinais pas le motif. Un mot que rous avez dit à mon mari m'a éclairée à cet égard. Je ne vous dirais pas combien j'ai souffert en pensant à l'opinion que je vous avais donnée de moi; c'était la cruelle mais juste punition du mépris que j'avais toujours eu pour l'opinion du monde... Mais il est temps de finir cette lettre; puisse-t-elle atteindre son but, celui de vous convaincre que je n'ai rien feint, que je ne pensais pas à jouer un rôle pour mèriter votre amitiè, que si j'ai perdu votre estime, rien au monde ne pourra me dédomager de cette perte, pas même le sentiment que je n'ai rien fait qui ait pu n'attirer ce malheur. Adieu, Monsieur, si vous m'écriviez quelques mots de rèponse, j'en serais bien heureuse, mais je n'ose vraiment m'en flatter.

C. Panoff.

Наши свёдёнія о корреспондентк Чаадаева скудны. Лонгиновъ, у котораго вообще много достовърныхъ свъдъній объ нетимной жизни Чаадаева, называетъ Панову "молодою, любезною женщиной, жившей въ сосъдствъ Ч." и ея отношенія къ Ч. - "близкой прінзнью". "Они встрътились нечаянно. Чаадаевь увидьль существо, томившееся пустотой окружавшей среды, безсознательно понимавшее, что жизнь его чемъ-то извращена, инстинктивно искавшее выхода изъ заколдованнаго круга душившей его среды. Чаадаевъ не могь не принять участія въ этой женщинь; онъ быль увлечень непреодолимымь желаніемъ подать ей руку помощи, объяснить ей, чего именно ей недоставало, къ чему она стремилась невольно, не опредъляя себъ точно цъли. Домъ этой женщины быль почти единственнымъ привлекавшимъ сго иъстомъ, и откровенныя бесъды сь ней проливали въ сердне Чаадаева ту отраду, которая", и пр. Все это очень правдоподобно и подтверждается тономъ и содержаніемъ сохранившихся писемъ. Но пушкинскій Соболевскій (впрочемъ, циникъ большой руки), которому Жихаревъ счель нужнымь въ рукописи представить на критическій просмотръ свою біографію Чаадаева, въ отвътномъ письмъ біографу (рукоп. Румянц. муз.) писаль: "Екатерина Панова (урожд. Улыбышева) была *гадкая* собою, глупая bas bleu и стращная б.... Я до сихъ поръ не могу понять, какъ могъ Чаадаевъ компрометироваться письмомъ къ ней и даже признаваться въ ея знакомствъ". Возможно, что Соболевскій зналъ Панову позже и что въ молодости, въ періодъ ея близости съ Чаадаевымъ, она была лучше, нежели какъ онъ ее рисуетъ. Въ концъ 1836 г. московское губ. правленіе, по просьбѣ мужа, свидътельствовало умственныя способности Пановой. Изъ ея отвътовъ видно, что ей было тогда 32 года, замужемъ она пятнадцать лътъ, дътей не имъстъ, живетъ всегда въ Москвъ, лътомъ же иногда въ

деревић, гдѣ владѣетъ 150 душами. На вопросъ: "довольна ли она мѣстомъ своего жительства", она отвѣчала: "Я самая счастливая женщина во всемъ мірѣ и всѣмъ была довольна". На вопросъ: "чтитъ ли и исполняетъ ли она законы какъ духовные, такъ и гражданскіе?" она отвѣчала: "Въ законахъ гражданскихъ я какъ республиканка, по религіи же я такъ же исповѣдую законы духовные, какъ и вы всѣ, господа, а когда была польская война, то я молилась Богу, чтобы Онъ полякамъ ниспослаль побѣду". Когда же ей сказали, что она сдѣлала бы лучше, если бы молилась за русскихъ, она отвѣтила: "молилась Богу за поляковъ потому, что они сражались за вольность". О своихъ нервахъ она заявила, что они "до того раздражительны, что я дрожу до отчаянія, до изступленія, а особенно когда начинаютъ меня бить и вязать".—Губ. правленіе признало ее ненормальной и присудило помѣстить въ лечебное заведеніе, какъ о томъ ходатайствоваль ея мужъ 1).

Лемке, Чаадаевт и Надеждинг, М. Божій, 1905, декабрт, етр. 91—92.

## II. Философическія письма.

## ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Adveniat regnum tuum.

Сударыня, .

Именно ваше чистосердечие и ваша искренность правятся миж всего болже, именео ихъ я всего болже цжню въ васъ. Судите же, какъ должно было удивить меня ваше письмо. Этими прекрасными качествами вашего характера я быль очарованъ съ первой минуты нашего знакомства, и они-то побуждали меня говорить съ вами о религи. Все вокругъ васъ могло заставить меня только молчать. Посудите же, еще разъ, каково было мое изумление, когда я получилъ ваше письмо! Вотъ все, что я могу сказать вамъ по поводу мижнія, которое, какъ вы предполагаете, я составилъ себъ о вашемъ характеръ. Но не будемъ больше говорить объ этомъ и перейдемъ не медля къ серьезной части вашего письма.

Во первыхъ, откуда эта смута въ вашихъ мысляхъ, которая васъ такъ волнуетъ и такъ изнуряетъ, что, по вашимъ словамъ, отразилась даже на вашемъ здоровьѣ? Ужели она—печальное слѣдствіе нашихъ бесѣдъ? Вмѣсто мира и успокоенія, которые должно было бы принести вамъ новое чувство, пробужденное въ вашемъ сердцѣ,—оно причинило вамъ тоску, безпокойство, почти угрызенія совѣсти. И однако, долженъ ли я этому удивляться? Эго—естественное слѣдствіе того печальнаго порядка вещей, во власти котораго находятся у насъ всѣ сердца и всѣ умы. Вы только поддались вліянію

силъ, господствующихъ здёсь надо всёми, отъ высшихъ вершинъ общества до раба, живущаго лишь для утёхи своего господина.

Да и какъ могли бы вы устоять противъ этихъ условій? Самыя качества, отличающія вась оть толоы, должны дёлать васъ особенно доступной вредному вліянію воздуха, которымъ вы дышите. То нечногое, что я позволиль себъ сказать вамъ, могло ли дать прочность вашимъ мыслямъ среди всего, что васъ окружаеть? Могъ ли я очистить атмосферу, въ которой мы живемъ? Я долженъ былъ предвидъть последствія, и я ихъ дъйствительно предвидълъ. Отсюда тъ частыя умолчанія. которыя, конечно, всего менте могли внести увтренность въ вашу душу и естественно должны были привести васъ въ смятеніе. И не будь я ув'тренъ, что, какъ бы сильны ни были страданія, которыя можеть причинить не вполит пробудившееся въ сердив религіозное чувство, подобное состояніе все же лучше полной летаргін, - мев оставалось бы только раскаяться въ моемъ рвенів. Но я надёюсь, что облака, застилающія сейчась ваше небо, претворятся современемь въ благодатную росу, которая оплодотворить свия, брошенное въ ваше сердце, а дъйствіе, произведенное на васъ нъсколькими незначительными словами, служить мив вернымъ залогомъ тъхъ еще болже важныхъ последствій, которыя безъ сомненія повлечетъ за собою работа вашего собственнаго ума. Отдавайтесь безбоязненно душевнымъ движеніямъ, которыя будетъ пробуждать въ васъ религіозная идея: изъ этого чистаго источника могутъ вытекать лишь чистыя чувства.

Что касается внѣшних условій, то довольствуйтесь пока сознаніемъ, что ученіе, основанное на верховномъ принципѣ единства и прямой передачи истины въ непрерывномъ ряду его служителей, конечно, всего болѣе отвѣчаетъ истинному духу религій; ибо онъ всецѣло сводится къ идеѣ сліянія всѣхъ существующихъ на свѣтѣ нравственныхъ силъ въ одну мысль, въ одно чувство, и къ постепенному установленію такой соціальной системы или иеркви которая должна водворить парство истины среди людей. Всякое другое ученіе уже самымъ фактомъ своего отпаденія отъ первоначальной доктрины заранѣе отвергаетъ дѣйствіе высокаго завѣта Спасителя: Отиче

святый, соблюди ихъ, да будуть едино, якоже и мы <sup>1</sup>), и не стремится къ водворенію царства Божія на земль. Изъ этого однако не слъдуетъ, чтобы вы были обязаны исповъдовать эту истину передъ лицомъ свъта: не въ этомъ, конечно, ваше призваніе. Наоборотъ, самый принципъ, изъ котораго эта истина исходить, обязываеть вась, въ виду вашего положенія въ обществь, признавать въ ней только внутренній свъточь вашей въры, и ничего болье. Я счастливъ, что способствоваль обращению вашихъ мыслей къ религи; но я быль бы весьма несчастливъ, если бы вмъсть съ тъмъ повергъ вашу совъсть въ смущение, которое съ течениемъ времени неминуемо охладило бы вашу въру.

Я, кажется, говориль вамъ однажды, что лучшій способъ сохранить религіозное чувство—это соблюдать всё обряды, предписываемые церковью. Это упражненіе въ покорности, которое заключаеть въ себё больше, чёмъ обыкновенно думають, и которое величайшіе умы возлагали на себя сознательно и обдуманно, есть настоящее служение Богу. Ничто такъ не укрвиляетъ духъ въ его верованіяхъ, какъ строгое исполненіе всёхъ относящихся къ нимъ обязанностей. При-томъ, большинство обрядовъ христіанской религіи, внушенныхъ высшимъ разумомъ, обладаютъ настоящей животворной силой для всякаго, кто умъетъ проникнуться заключенными въ нихъ истинами. Существуетъ только одно исключение изъ этого правила, инфющаго въ общемъ безусловный характеръ,именно, когда человъкъ ощущаетъ въ себъ върованія выс-шаго порядка сравнительно съ тъми, которыя исповъдуетъ масса, - в врованія, возносящія духъ къ самому источнику всякой достовърности, и въ то же время нисколько не противоръчащія народнымъ върованіямъ, а, наоборотъ, ихъ подкрыпляющія; тогда, и только тогда, позволительно превебрегать внышнею обрядностью, чтобы свободные отдаваться болые важнымы трудамы 2). Но горе тому, кто иллюзіи своего тщеславія или заблужденія своего ума приняль бы за высшее просвътление, которое будто бы освобождаетъ его отъ

 <sup>1)</sup> Іоанн. XVII, 11.
 2) Эга фраза была опущена въ рускомъ переводъ, напечатанномъ въ *Телескопъ*.
 Прим. М. Г.

общаго закона! Вы же, сударыня, что вы можете сдёлать лучшаго, какъ не облечься въ одежду смиренія, которая такъ къ лицу вашему полу? Повёрьте, это всего скоре умиротворитъ вашъ взволнованный духъ и прольетъ тихую отраду въ ваше существованіе.

Да и мыслимъ ли, скажите, даже съ точки зрѣнія свѣтскихъ понятій, болѣе естественный образъ жизни для женщины, развитой умъ которой умѣетъ находить прелесть въ познавіи и въ величавыхъ эмоціяхъ созерцанія, нежели жизнь сосредоточенная и посвященная въ значительной мѣрѣ размышленію и дѣламъ религіи? Вы говорите, что при чтеніи ничто не возбуждаетъ такъ сильно вашего воображенія, какъ картины мирной и серьезной жизни, которыя, подобно виду прекрасной сельской мѣстности на закатъ дня, вливаютъ въ душу миръ и на минуту уносятъ насъ отъ горькой или пошлой дѣйствительности. Но эти картины—не созданія фантазіи; отъ васъ одной зависитъ осуществить любой изъ этихъ плѣнительныхъ вымыслевъ; и для этого у васъ есть все необходимое. Вы видите, я проповѣдую не слишкомъ суровую мораль: въ вашихъ склонностяхъ, въ самыхъ привлекательныхъ грезахъ вашего воображенія я стараюсь найти то, что способно дать мяръ вашей душѣ.

Въ жизни есть извъстная сторона, касающаяся не физическаго, а духовнаго бытія человъка. Не слъдуетъ ею пренебрегать; для души точно такъ же существуетъ извъстный режимъ, какъ и для тъла; надо умъть ему подчиняться. Это—старая истина, я знаю; но мнъ думается, что въ нашемъ отечествъ она еще очень часто имъетъ всю цънность новизны. Одна изъ наиболъе печальныхъ чертъ нашей своеобразной цивилизаціи заключается въ томъ, что мы еще только открываемъ истины, давно уже ставшія избитыми въ другихъ мъстахъ и даже среди народовъ, во многомъ далеко отставшихъ отъ насъ. Это происходитъ оттого, что мы никогда не шли объ руку съ прочими народами; мы не принадлежимъ ни къ одному изъ великихъ семействъ человъческаго рода; мы не принадлежимъ ни къ Западу, ни къ Востоку, и у насъ нътъ традицій ни того, ни другого. Стоя какъ бы виъ времени, мы не были затронуты всемірнымъ воспитаніемъ человъческаго рода.

Эга дивная связь человъческихъ идей на протяжении въковъ, эта исторія человъческаго духа, вознесшія его до той высоты, на которой онъ стоитъ теперь во всемъ остальномъ мірѣ,—не оказали на насъ никакого вліянія. То, что въ другихъ странахъ уже давно составляетъ самую основу общежитія, для насъ—только теорія и умозрѣніе. И вотъ примъръ: вы, обладающая столь счастливой организаціей для воспріятія всего, что есть истиннаго и добраго въ мірѣ, вы, кому самой природой предназначено узнать все, что даетъ самыя сладкія и самыя чистыя радости душѣ,—говоря откровенно, чего вы достигли при всѣхъ этихъ преимуществахъ? Вамъ приходится думать даже не о томъ, чѣмъ наполнить жизнь, а чѣмъ наполнить день. Самыя условія, составляющія въ другихъ странахъ необхолимую рамку жизни, въ которой такъ естественно размѣщаются всѣ событія дня, и безъ чего такъ же невозможно здоровое правственное существованіе, такъ естественно размъщаются всъ сооытія дня, и оезъ чего такъ же невозможно здоровое нравственное существованіе, какъ здоровая физическая жизнь безъ свѣжаго воздуха, — у васъ ихъ нѣтъ и въ поминѣ. Вы понимаете, что рѣчь идетъ еще вовсе не о моральныхъ принципахъ и не о философскихъ истинахъ, а просто о благоустроенной жизни, о тѣхъ привычкахъ и навыкахъ сознанія, которые сообщаютъ непринужденность уму и вносятъ правильность въ душевную жизнь четариче ловѣка.

Взгляните вокругъ себя. Не кажется ли, что всёмъ намъ не сидится на мѣстѣ? Мы всё имѣемъ видъ путешественниковъ. Ни у кого нѣтъ опредѣленной сферы существованія, ни для чего не выработано хорошихъ привычекъ, ни для чего нѣтъ правилъ; нѣтъ даже домашняго очага; нѣтъ ничего, что прикязывало бы, что пробуждало бы въ васъ симпатію или любовь, ничего прочнаго, ничего постояннаго; все протекаетъ, все уходитъ, не оставляя слѣда ни внѣ, ни внутри васъ. Въ своихъ домахъ мы какъ будто на постоѣ, въ семьѣ имѣемъ видъ чужестранцевъ, къ городахъ кажемся кочевниками. и даже больше, нежели тѣ кочевники, которые пасутъ свои стада въ нашихъ степяхъ, ибо они сильнѣе привязаны къ своимъ пустынямъ, чѣмъ мы къ нашимъ городамъ. И не думайте, пожалуйста, что предметъ, о которомъ идетъ рѣчь, не важенъ. Мы и безъ того обижены судьбою,—не станемъ же прибавлять къ прочимъ нашимъ бѣдамъ ложнаго

представленія о самихъ себѣ, не будемъ притязать на чистодуховную жизнь; научимся жить разумно въ эмпирической дѣйствительности.—Но сперва поговоримъ еще немного о нашей странѣ; мы не выйдемъ изъ рамокъ нашей темы. Безъ этого вступленія вы не поняли бы того, что я имѣю вамъ сказать. У каждаго народа бываетъ періодъ бурнаго волненія,

страстнаго безпокойства, дъятельности необдуманной и безстрастнаго безпокойства, дъятельности необдуманной и без-цъльной. Въ это время люди становятся скитальцами въ міръ, физически и духовно. Это—эпоха сильныхъ ощущеній, широкихъ замысловъ, великихъ страстей народныхъ. Народы мечутся тогда возбужденно, безъ видимой причины, но не безъ пользы для грядущихъ поколѣній. Черезъ такой періодъ прошли всъ общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаніями, героическимъ элементомъ своей исторіи, своими поэзіей, всёми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это-необходимая основа всякаго общества. Иначе въ памяти народовъ не было бы ничего, чемъ они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь къ праху земли, на которой живутъ. Этотъ увлекательный фазисъ въ исторіи народовъ есть ихъ юность, эпоха, въ которую ихъ способности развиваются всего сильнѣе и память о которой составляетъ радость и поучение ихъ зрѣлаго возраста. У насъ ничего этого вътъ. Сначала—дикое варварство, потомъ грубое невъжество, затъмъ свиръпое и унизительное чужеземное владычество, духъ котораго позднее унаследовала чужевенное владычество, духъ которато поздиво унаследовала наша національная власть, — такова печальная исторія нашей юности. Этого періода бурной діятельности, кипучей игры духовныхъ силъ народныхъ, у насъ не было совстиъ. Эпоха нашей соціальной жизни, соотвітствующая этому возрасту, нашей соціальной жизни, соотвътствующая этому возрасту, была заполнена тусклымъ и мрачнымъ существованіемъ, лишеннымъ силы и энергіи, которое вичто не оживляло, кромѣ злодѣяній, ничто не смягчало, кромѣ рабства. Ни плѣнительныхъ воспоминаній, ни граціозныхъ образовъ въ памяти народа, ни мощныхъ поученій въ его преданіи. Окиньте взглядомъ всѣ прожитые нами вѣка, все занимаемое нами пространство, - вы не найдете ни одного привлекательнаго воспоминанія, ни одного почтеннаго памятника, который властно говориль бы вамь о прошломь, который возсоздаваль бы его предъ вами живо и картинно. Мы живемь однимь настоящимъ въ самыхъ тёсныхъ его предёлахъ, безъ прошедшаго и будущаго, среди мертваго застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не въ надеждё или разсчетё на какоенибудь общее благо, а изъ дётскаго легкомыслія, съ какимъ ребенокъ силится встать и протягиваетъ руки къ погремушкѣ, которую показываетъ ему няня.

Истинное развитие человѣка въ обществѣ еще не началось для народа, если жизнь его не сдѣлалась болѣе благо-устроенной, болѣе легкой и пріятной, чѣмъ въ неустойчивыхъ условіяхъ первобытной эпохи. Какъ вы хотите, чтобы сѣмена добра созрѣвали въ какомъ-нибудь обществѣ, пока оно еще колеблется безъ убѣжденій и правилъ даже въ отношеніи повседневныхъ дѣлъ и жизнь еще совершенно не упорядочена? Это—хаотическое броженіе въ мірѣ духовномъ, подобное тѣмъ переворотамъ въ исторіи земли, которые предшествовали современному состоянію нашей планеты. Мы до сихъ поръ находимся въ этой стадіи.

Годы ранней юности, проведенные нами въ тупой неподвижности, не оставили никакого слѣда въ нашей душѣ, и у насъ нѣтъ ничего индивидуальнаго, на что могла бы опереться наша мысль; но, обособленные странной судьбой отъ всемірнаго движенія человѣчества, мы также ничего не восприняли и изъ преемственныхъ идей человѣческаго рода. Между тѣмъ, именно на этихъ идеяхъ основывается жизнь народовъ; изъ этихъ идей вытекаетъ ихъ будущее, исходитъ ихъ нравственное развитіе. Если мы хотимъ занять положеніе, подобное положенію другихъ цивилизованныхъ народовъ, мы должны нѣкоторымъ образомъ повторить у себя все воспитаніе человѣческаго рода. Для этого къ нашимъ услугамъ исторія народовъ и передъ нами плоды движенія вѣковъ. Конечно, эта задача трудна и, сыть можетъ, въ предѣлахъ одной человѣческой жизни не исчерпать этотъ обширный предметъ; но прежде всего надо узнать, въ чемъ дѣло, что представляетъ собою это воспитаніе человѣческаго рода, и каково мѣсто, которое мы занимаемъ въ общемъ строѣ.

которое мы занимаемъ въ общемъ стров.

Народы живутъ лишь могучими впечатленіями, которыя оставляють въ ихъ душе протекшіе века, да общеніемъ съ другими народями. Вотъ почему каждый отдельный человекъ проникнуть сознаніемъ своей связи со всёмъ человечествомъ.

Что такое жизнь челов ка, говорить Цицеронь, если память о прошлых событихь не связываеть настоящаго съ прошедшимъ! Мы же, придя въ міръ, подобно незаконнымъ дѣтямъ, безъ наслъдства, безъ связи съ людьми, жившими на землѣ раньше насъ, мы не хранимъ въ нашихъ сердцахъ ничего изъ тѣхъ уроковъ, которые предшествовали нашему собственному существованію. Каждому изъ насъ приходится самому связывать норванную нить родства. Что у другихъ народовъ обратилось въ привычку, въ инстинктъ, то намъ приходится вбивать въ головы ударами молота. Наши воспоприходится вбивать въ головы ударами молота. Наши воспо-минанія не идутъ далёе вчерашняго дня; мы, такъ сказать, чужды самимъ себв. Мы такъ странно движемся во времени, что съ каждымъ нашимъ шагомъ впередъ прошедшій мигъ исчезаетъ для насъ безвозвратно. Эго — естественный резуль-татъ культуры, всецвло основанной на заимствованіи и подра-жаніи. У насъ совершенно нѣтъ внугренняго развитія, есте-ственнаго прогресса; каждая новая идея безслѣдно вытъсметъ старыя, потому что она не вытекаетъ изъ нихъ, а является къ намъ Богъ въсть откуда. Такъ какъ мы воспринимаемъ всегда лишь готовыя иден, то въ нашемъ мозгу не образуются тъ неизгладимыя борозды, которыя послъдовательное развитіе тв неизгладимыя оорозды, которыя последовательное развите проводить въ умахъ и которыя составляють ихъ силу. Мы растемъ, но не созрѣваемъ; движемся впередъ, но по кривой линіи, т.-е. по такой, которая не ведеть кь цѣли. Мы подобны тѣмъ дѣтямъ, которыхъ не пріучили мыслить самостоятельно; въ періодъ зрѣлости у нихъ не оказывается ничего своего; все ихъ знаніе—въ ихъ внѣшнемъ бытѣ, вся ихъ душа вив ихъ. Пиенно таковы мы.

Народы—въ такой же мъръ существа нравственныя, какъ и отдъльныя личности. Ихъ воспитываютъ въка, какъ отдъльных людей воспитывають годы. Но мы, можно сказать, нъкоторымъ образомъ — народъ исключительный. Мы принадлежимъ къ числу тъхъ націй, когорыя какъ бы не входять въ составъ человъчества, а существують лишь для того, чгобы дать міру какой-нибудь важный урокъ. Наставленіе, которое мы призваны преподать, консчно, не будетъ потеряно; но кто можетъ сказать, когда мы обрътемъ себя среди человъчества и сколько бъдъ суждено намъ испытать, прежде чъмъ исполнится наше предназначеніе?

Всв народы Европы имвють общую физіономію, нвкоторое семейное сходство. Вопреки огульному раздвленію ихъ на латинскую и тевтонскую расы, на южанъ и съверянъ—все же есть общая связь, соединяющая ихъ всъхъ въ одно цълое и хорошо видвиая всякому, кто поглубже вникъ въ ихъ общую исторію. Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа называлась христіанскимъ міромъ, и это выраженіе употреблялось въ публичномъ правъ. Кромъ общаго характера, у каждаго изъ этихъ народовъ есть еще свой частный характеръ, но и тотъ, и другой всецъло сотканы изъ исторіи и традиціи. Они составляютъ преемственное идейное наслѣдіе этихъ народовъ. Каждый отдёльный человекъ пользуется тамъ своею долей этого наслёдства; безъ труда и чрезмёрныхъ усилій онъ набираетъ себё въ жизни запасъ этихъ знаній и навыковъ и извлекаетъ изъ нихъ свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находимъ у себя въ повседневномъ обиходъ элементарныхъ идей, которыми могли бы съ гръхомъ пополамъ руководствоваться въ жизни? И замътъте, здъсь идетъ ръчь не о пріобрътеніи знаній и не о чтеніи, не о чемъ-либо касающемся литературы или науки, а просто о взаимномъ общени умовъ, о тъхъ идеяхъ, которыя овладъваютъ ребенкомъ въ колыбели, окружаютъ его среди дътскихъ игръ и передаются ему съ ласкою матери, которыя въ видъ различных в чувствъ проникають до мозга его костей вивств съ воздухомъ, которымъ онъ дышетъ, и создаютъ его нрав-ственное существо еще раньше, чёмъ онъ вступаетъ въ свётъ и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это—идеи долга, справедливости, права, порядка. Онъ родились изъ самыхъ событій, образовавшихъ тамъ общество, онв входять

необходимымъ элементомъ въ соціальный укладъ этихъ стравъ. Это и составляетъ атмосферу Запада; это—больше, нежели исторія, больше, чёмъ психологія: это—физіологія европейскаго человіка. Чёмъ вы заміните это у насъ? Не знаю, можно ли изъ сказаннаго сейчасъ вывести что вибудь вполні безусловное и извлечь отсюда какой-либо непреложный принципъ; но нельзя не видіть, что такое странное положеніе народа, мысль котораго не примыкаетъ ни къ какому ряду идей, постепенно развившихся въ обществі и медленно выраставшихъ одна изъ другой, и участіе котораго въ общемъ

поступательномъ движеніи человѣческаго разума ограничивалось лишь слѣпымъ, поверхностнымъ и часто неискуснымъ подражаніемъ другимъ націямъ, должно могущественно вліять на духъ каждаго отдѣльнаго человѣка въ этомъ народѣ.

Вследствіе этого вы найдете, что всёмъ намъ недостаетъ извъстной увъренности, умственной методичности, логики. Западный силлогизиъ намъ незнакомъ. Наши лучшіе умы страдаютъ чемъ то большимъ, нежели простая неосновательность. Лучшія идеи, за отсутствіемъ связи или последовательности, замирають въ нашемъ мозгу и превращаются въ безплодные призраки. Человъку свойственно теряться, когда овъ не находить способа привести себя въ связь съ тъмъ, что ему предшествуетъ, и съ тъмъ, что за нимъ слъдуетъ. Онъ лишается тогда всякой твердости, всякой увёренности. Не ру-ководимый чувствомъ непрерывности, онъ видитъ себя заблу-дившимся въ мірѣ. Такіе растерянные люди встрёчаются во всъхъ странахъ; у насъ же это общая черта. Это вовсе не то легкомысліе, въ которомъ когда-то упрекали французовъ и которое въ сущности представляло собою не что иное, какъ способность легко усваивать вещи, не исключавшую ви глубины, ни широты ума, и вносившую въ обращение необыкновенную прелесть и изящество; это-безпечность жизни, лишенной опыта и предвиденія, не принимающей въ разсчеть ничего, кромъ мимолетнаго существованія особи, оторванной отъ рода, жизни. не дорожащей ни честью, ни успѣхами какой-либо системы идей и интересовъ, ни даже тѣмъ родовымъ наслѣдіемъ и тѣми безчисленными предписаніями и перспективами, которыя въ условіяхъ быта, основаннаго на памяти прошлаго и предусмотръніи будущаго, составляють и общественную, и частную жизнь. Въ нашихъ головахъ нътъ ръшительно ничего общаго; все въ нихъ индивидуально и все шатко и неполно. Мнъ кажется даже, что въ нашемъ взглядъ есть какая-то странная неопредёленность, что-то холодное и неувёренное, напоминающее отчасти физіономію тёхъ народовъ, которыя стоять на низшихъ ступеняхъ соціальной лѣстницы. Въ чужихъ странахъ, особенно на югѣ, гдѣ физіономіи такъ выразительны и такъ оживленны, не разъ, сравнивая лица моихъ соотечественниковъ съ лицами туземцевъ, я поражался этой нёмотой нашихъ липъ.

Иностранцы ставять намъ въ достоинство своего рода безшабашную отвагу, встръчаемую особенно въ низшихъ слояхъ народа; но имъя возможность наблюдать лишь отдъльныя проявленія національнаго характера, они не въ состоявіи судить о целомъ. Они не видять, что то же самое начало, благодаря которому ны вногда бываемъ такъ отважны, двлаетъ насъ всегда неспособными къ углубленію и настойчивости; они не видятъ, что этому равнодушію къ житейскимъ опасностямъ соотвътствуетъ въ насъ такое же полное равнодушіе къ добру и злу, къ истинъ и ко лжи, и что именно это лишаетъ насъ всёхъ могущественныхъ стимуловъ, которые толкають людей по пути совершенствованія; они не видять. что именно благодаря этой безпечной отвать даже высшіе классы у насъ, къ прискорбію, несвободны отъ тёхъ пороковъ, которые въ другихъ странахъ свойственны лишь самымъ низшимъ слоямъ общества; они не видятъ, наконецъ, что если намъ присущи кое-какія добродътели молодыхъ и малоразвитыхъ народовъ, мы не обладаемъ зато ни однимъ изъ достоинствъ, отличающихъ народы зрѣлые и высоко культурные.

Я не хочу сказать, конечно, что у насъ одни пороки, а у европейскихъ народовъ однё добродётели; избави Богъ! Но я говорю, что для правильнаго сужденія о народахъ слёдуетъ изучать общій духъ, составляющій ихъ жизненное начало, ибо только онъ, а не та или иная черта ихъ характера, можетъ вывести ихъ на путь нравственнаго совершенства и безконечнаго развитія.

Народныя массы подчинены изв'єстнымъ силамъ, стоящимъ вверху общества. Он'т не думаютъ сами; среди нихъ есть изв'єстное число мыслителей, которые думаютъ за нихъ, сообщаютъ импульсъ коллективному разуму народа и двигаютъ его впередъ. Между ттив какъ небольшая группа людей мыслитъ, остальные чувствуютъ, и въ итог совершается общее движеніе. За исключеніемъ нткоторыхъ отуптымът племенъ, сохранившихъ лишь внтиній обликъ человтка, сказанное справедливо въ отношеніи вступти народовъ, населяющихъ землю. Первобытные народы Европы—кельты, скандинавы, германцы—имти своихъ друидовъ, скальдовъ и бардовъ, которые были по-своему сильными мыслителями. Взгля-

ните на племена Сѣверной Америки, которыя такъ усердно старается истребить магеріальная культура Соединенныхъ Штатовъ: среди нихъ встрѣчаются люди удивительной глубины. И вотъ я спрашиваю васъ, гдѣ наши мудреды, наши мыслители? Кто когда-либо мыслилъ за насъ, кто теперь за насъ мыслитъ? А вѣдь, стоя между двумя главными частями міра, Востокомъ и Западомъ, упираясь однимъ локтемъ въ Китай, другимъ въ Германію, мы должны были бы соединять въ себъ оба великихъ начала духовной природы: воображеніе и разсудокъ, и совмъщать въ нашей цивилизаціи исторію всего земного шара. Но не такова роль, опредёленная намъ Провидёніемъ. Больше того: оно какъ бы совсёмъ не было озабочено нашей судьбой. Исключивъ насъ изъ своего благодътельнаго дъйствія на человъческій разумъ, оно всецьло предоставило насъ самимъ себь, отказалось какъ бы то ни предоставило насъ самимъ сеоъ, отказалось какъ бы то ни было вившиваться въ наши дъла, не пожелало ничему насъ научить. Историческій опытъ для насъ не существуетъ; покольнія и въка протекли безъ пользы для насъ. Глядя на насъ, можно было бы сказать, что общій законъ человъчества отмъненъ по отношенію къ намъ. Одинокіе въ міръ, мы ничего не дали міру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи въ массу идей человъческихъ, ничъмъ не содъйствовали прогрессу человъческаго разума, и все, что намъ досталось отъ этого прогресса, мы исказили. Съ первой минуты нашего общественнаго существованія мы ничего не сда-лали для общаго блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на безплодной почвѣ нашей родины; ни одна великая истина не вышла изъ нашей среды; мы не дали себъ труда ничего выдумать сами, а изъ того, что выдумали другіе, мы перенимали только обманчивую внёшность и безполезную роскошь.

Странное дѣло: даже въ мірѣ науки, обнимающемъ все, наша исторія ни къ чему не примыкаетъ, ничего не уясняетъ, ничего не доказываетъ. Если бы дикія орды, возмутившія міръ, не прошли по странъ, въ которой мы живемъ, прежде чъмъ устремиться на Западъ, намъ едва ли была бы отведена страница во всемірной исторіи. Если бы мы не раскинулись отъ Берингова пролива до Одера, насъ и не замътили бы. Нъкогда великій человъкъ захотълъ просвътить

насъ, и для того, чтобы пріохотить насъ къ образованію, онъ кинулъ намъ плащъ цивилизаціи; мы подняли плащъ, но не дотронулись до просвъщенія. Въ другой разъ, другой ведикій государь, пріобщая насъ къ своему славному предназначенію, провель насъ побъдоносно съ одного конца Европы на другой; вернувшись изъ этого тріумфальнаго шествія чрезъ просвъщеннъйшія страны міра, мы принесли съ собою лишь идеи и стремленія, плодомъ которыхъ было громадное несчастіе, отбросившее насъ на полвъка назадъ. Въ нашей крови есть нъчто, враждебное всякому истичному прогрессу. И въ общемъ мы жили и продолжаемъ жить лишь для того, чтобы послужить какинъ-то важнымъ урокомъ для отдаленныхъ поколвній, которыя сумтють его понять; нынь же мы, во всякомь случать, составляемъ пробѣлъ въ нравственномъ міропорядкъ. Я не могу вдоволь надивиться этой необычайной пустотъ и обособленности нашего соціальнаго существованія. Разумвется, въ этомъ повиненъ отчасти неисповъдимый рокъ, но, какъ и во всемъ, что совершается въ вравственномъ міръ, здъсь виноватъ отчасти и самъ человекъ. Обратимся еще разъ къ исторіи: она-ключъ къ пониманію народовъ.

Что мы делали о ту пору, когда въ борьбе энергическаго варварства стверных народовъ съ высокою мыслыю христіанства складывалась храмина современной цивилилаціи? Повинуясь нашей злой судьбъ, мы обратились къ жалкой, глубоко презираемой этими народами Византій за тімь правственнымь уставомъ, который долженъ былъ лечь въ основу нашего воспитанія. Волею одного честолюбца 1) эта семья народовъ только-что была отторгнута отъ всемірнаго братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженную человеческою страстью. Въ Европъ все одушевлялъ тогда животворный принципъ единства. Все исходило изъ него и все сводилось къ нему. Все умственное движение той эпохи было направлено на объединение человъческаго мышления; всъ побуждения коренились въ той властной потребности отыскать всемірную идею, которая является геніемъ-вдохновителемъ новаго времени. Непричастные этому чудотворному началу, мы сделались жертвою завоеванія. Когда же мы свергли чужеземное иго и

<sup>1)</sup> Фотія.

только наша оторванность отъ общей семьи мѣшала намъ воспользоваться идеями, возникшими за это время у нашихъ западныхъ братьевъ, —мы подпали еще болье жестокому рабству, освященному, притомъ, фактомъ нашего освобожденія. Сколько яркихъ лучей уже озаряло тогда Европу, на видъ окутанную мракомъ! Большая часть знаній, которыми теперь

гордится человѣкъ, уже были предугаданы отдѣльными умами; характеръ общества уже опредѣлялся, а пріобщившись къ міру языческой древности, христіанскіе народы обрѣли и тѣ формы прекраснаго, которыхъ имъ еще недосгавало. Мы же замкну-лись въ нашемъ религіозномъ обособленіи, и ничто изъ про-исходившаго въ Европѣ не достигало до насъ. Намъ не было никакого дѣла до великой міровой работы. Высокія качества, которыя религія принесла въ даръ новымъ народамъ и которыя въ глазахъ здраваго разума настолько же возвышьютъ ихъ надъ древними народами, насколько послёдніе стояли выше готтентотовъ и лапландцевъ; эти новыя силы, которыми она обогатила человъческій умъ; эти вравы, которые, вслъдствіе подчиненія безоружной власти, сдёлались столь же мягкими, какъ раньше были грубы, — все это насъ совершенно миновало. Въ то время, какъ христіанскій міръ величественно шествоваль по вути, предначертанному его божественнымъ основателемъ, увлекая за собою поколенія, — мы, хотя и носили имя христіанъ, не двигались съ мъста. Весь міръ перестраивался заново, а у насъ ничего не созидалось; мы попрежнему прозябали, забившись въ свои лачуги, сложенныя изъ бревенъ и соломы. Словомъ, новыя судьбы человеческаго рода совершались помимо насъ. Хотя мы и назывались христіанами, плодъ христіанства для насъ не созревалъ.

Спрашиваю васъ, не наивно ли предполагать, какъ это обыкновенно дёлаютъ у насъ, что этотъ прогрессъ европейскихъ народовъ, совершившійся столь медленно и подъ прямымъ и очевиднымъ воздействіемъ единой нравственной силы, мы можемъ усвонть сразу, не давъ себъ даже труда узнать, какимъ образомъ онъ осуществлялся?

Совершенно не понимаетъ христіанства тотъ, кто не виподчиненія безоружной власти, сделались столь же мягкими,

Совершенно не понимаетъ христіанства тотъ, кто не видитъ, что въ немъ есть чисто историческая сторона, которая явлется однимъ изъ самыхъ существенныхъ элементовъ догмата и которая заключаеть въ себъ, можно сказать, всю филосо-

фію христіанства, такъ какъ показываетъ, что оно дало людямъ и что дастъ имъ въ будущемъ. Съ этой точки зрвнія христіанская религія является не только нравственной системою, заключенной въ преходящія формы человіческаго ума, но вічной божественной силой, дъйствующей увиверсально въ духовномъ міръ и чье явственное обнаруженіе должно служить намъ постояннымъ урокомъ. Именно таковъ подлинный смыслъ догмата о въръ въ единую Церковь, включеннаго въ символъ въры. Въ христіанскомъ міръ все необходимо должно способствовать — и дъйствительно способствуеть — установленію совершеннаго строя на земль; иначе не оправдалось бы слово Господа, что Онъ пребудетъ въ Церкви своей до скончанія въка. Тогда новый строй, — царство Божіе, — который долженъ явиться плодомъ искупленія, ничёмъ не отличался бы отъ стараго строя, — отъ царства зла, — который искупленіемъ долженъ быть уничтоженъ, и намъ опять-таки оставалась бы лишь та призрачная мечта о совершенствъ, которую лелъютъ философы и которую опровергаетъ каждая страница исторіи, пустая игра ума, способная удовлетворять только матеріальныя потребности человъка и поднимающая его на извъстную высоту лишь затъмъ, чтобы тотчасъ низвергнуть въ еще болве глубокія бездны.

Однако, скажете вы, развѣ мы не христіане? и развѣ немыслима иная цивилизація, кромѣ европейской? — Безъ сомнѣнія, мы христіане; но не христіане ли и абиссинцы? Конечно,
возможна и образованность отличная отъ европейской; развѣ
Японія не образована, притомъ, если вѣрить одному изъ нашихъ соотечественниковъ, даже въ большей степени, чѣмъ
Россія? Но неужто вы думаете, что тотъ порядокъ вещей, о
которомъ я только-что говорилъ, и который является конечнымъ предназначеніемъ человѣчества, можетъ быть осуществленъ
абисснвскимъ христіанствомъ и японской культурой? Неужто
вы думаете, что небо сведутъ на землю эти нелѣпыя уклоненія отъ божескихъ и человѣческихъ истинъ?

Въ христіанствъ надо различать двъ совершенно разныя вещи: его дъйствіе на отдъльнаго человъка и его вліяніе на всеобщій разумъ. То и другое естественно сливается въ выстемъ разумъ и неизбъжно ведетъ къ одной и той же цъли. Но срокъ, въ который осуществляются въчныя предначерта-

нія божественной мудрости, не можеть быть охвачевь нашимъ ограниченнымь взглядомь. И потому мы должны отличать божественное дёйствіе, проявляющееся въ какое-нибудь опредёленное время въ человѣческой жизни, отъ того, которое совершается въ безконечности. Въ тотъ день, когда окончательно исполнится дёло искупленія, всё серлца и умы сольются въ одно чувство, въ одну мысль, и тогда падутъ всё стёны, разъединяющія народы и исповѣданія. Но теперь каждому важно знать, какое мѣсто отведено ему въ общемъ призваніи христіанъ, т.-е. какія средства онъ можетъ найти въ самомъ себѣ и вокругъ себя, чтобы содѣйствовать достиженію цёли, поставленной всему человѣчеству.

Отсюда необходимо возникаетъ особый кругъ идей, въ ко-

Отсюда необходимо возникаетъ особый кругъ идей, въ которомъ и вращаются умы того общества, гдѣ эта цѣль должна осуществиться, т.-е. гдѣ идея, которую Богъ открылъ людямъ, должна созрѣть и достигнуть всей своей полноты. Этотъ кругъ идей, эта нравственная сфера въ свою очередь естественно обусловливаютъ опредѣленый строй жизни и опредѣленное міровоззрѣніе, которые, не будучи тождественными для всѣхъ, тѣмъ не менѣе создаютъ у насъ, какъ и у всѣхъ европейскихъ народовъ, одинаковый бытовой укладъ, являющійся плодомъ той огромной 18-вѣковой духовной работы, въ которой участвовали всѣ страсти, всѣ интересы, всѣ страдавія, всѣ мечты, всѣ усилія разума.

Всѣ европейскіе народы шли впередъ въ вѣкахъ рука объ руку; и какъ бы ни старались они теперь разойтись каждый своей дорогой,—они безпрестанно сходятся на одномъ и томъ же пути. Чтобы убѣдиться въ томъ, какъ родственно развитіе этихъ народовъ, нѣтъ надобности изучать исторію; прочтите только Тасса, и вы увидите ихъ всѣ простертыми ницъ у подножья Іерусальмскихъ стѣнъ. Вспомните, что въ теченіе пятнаддати вѣковъ у нихъ былъ одинъ языкъ для обращенія къ Богу, одна духовная власть и одно убѣжденіе. Подумайте, что въ теченіе пятнаддати вѣковъ, каждый годъ въ одинъ и тотъ же день, въ одинъ и тотъ же часъ, они въ одинъ и тъхъ словахъ возносили свой голосъ къ верховному существу, прославляя его за величайшее изъ его благодѣяній. Дивное созвучіе, въ тысячу кратъ болѣе величественное, чѣмъ всѣ гармоніи физическаго міра! Итакъ, если эта сфера, въ кото-

рой живутъ европейцы и въ которой въ одной человѣческій родъ можетъ исполнить свое конечное предназначеніе, есть результатъ вліянія религіи, и если, съ другой стороны, слабость нашей вѣры или несовершенство нашихъ догматовъ до сихъ поръ держали насъ въ сторонѣ отъ этого общаго движенія, гдѣ развилась и формулировалась соціальная идея христіанства, и низвели насъ въ сониъ народовъ, коимъ суждено лишь косвенно и поздно воспользоваться всѣми плодами христіанства, то ясно, что намъ слѣдуетъ прежде всего оживить свою вѣру всѣми возможными способами и дать себѣ истиннохристіанскій импульсъ, такъ какъ на Западѣ все создано христіанствомъ. Вотъ что я подразумѣвалъ, говоря, что мы должны отъ начала повторить на себѣ все воспитаніе человѣческаго рода.

Вся исторія новъйшаго общества совершается на почвъ мнъній; такимъ образомъ, она представляетъ собою настоящее воспитаніе. Утвержденное изначала на этой основъ, общество шло впередъ лишь силою мысли. Интересы всегда слъдовали тамъ за идеями, а не предшествовали имъ; убъжденія никогда не возникали тамъ изъ интересовъ, а всегда интересы рождались изъ убъжденій. Всъ политическія революціи были тамъ въ сущности духовными революціями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояніе. Этимъ объясняется характеръ современнаго общества и его цивилизаціи; иначе его совершенно нельзя было бы понять.

Религіозныя гоненія, мученичество за вѣру, проповѣдь христіанства, ереси, соборы—вотъ событія, наполняющія первые вѣка. Все движеніе этой эпохи, не исключая и нашествія варваровъ, связано съ этими первыми, младенческими усиліями новаго мышленія. Слѣдующая затѣмъ эпоха занята образованіемъ іерархіи, централизаціей духовной власти и непрерывнымъ распространеніемъ христіанства среди сѣверныхъ народовъ. Далѣе слѣдуетъ высочайшій подъемъ религіознаго чувства и упроченіе религіозной власти. Философское и литературное развитіе ума и улучшеніе нравовъ подъ державой религіи довершаютъ эту исторію новыхъ народовъ, которую съ такимъ же правомъ можно назвать священной, какъ и исторію древняго избранваго народа. Наконецъ, новый религіозный поворотъ, новый размахъ, сообщенный религіей человѣче-

скому духу, опредёлилъ и теперешній укладъ общества. Такимъ образомъ, главный и, можно сказать, единственный интересъ новыхъ народовъ всегда заключался въ идев. Всв положительные, матеріальные, личные интересы поглощались ею. Я знаю — вмёсто того, чтобы восхищаться этимъ дивнымъ порывомъ человеческой природы къ возможному для нея совершевстиу, въ немъ видёли только фанатизмъ и суеверіе; но что бы ни говорили о немъ, судите сами, какой глубокій слёдъ въ характерв этихъ народовъ должно было оставить такое соціальное развитіе, всецёло вытекавшее изъ одного чувства, бозразлично—въ добрё и во зате Пусть поверхносттакое соціальное развитіе, всецъло вытекавшее изъ одного чувства, безразлично—въ добрѣ и во злѣ. Пусть поверхностная философія вопіеть, сколько хочеть, по поводу религіозныхъ войвъ и костровъ, зажженныхъ нетерпимостью, —мы можемъ только завидовать долѣ народовъ, создавшихъ себѣ въ борьбѣ мнѣній, въ кровавыхъ битвахъ за дѣло истины, цѣлый міръ идей, котораго мы даже представить себѣ не можемъ, не говоря уже о томъ, чтобы перенестись въ него тѣломъ и душой, какъ у насъ объ этомъ мечтаютъ.

ломъ и душой, какъ у насъ объ этомъ мечтаютъ.

Еще разъ говорю: конечно, не все въ европейскихъ странахъ проникнуто разумомъ, добродѣтелью и религіей, —далеко нѣтъ. Но все въ нихъ таинственно повинуется той силѣ, которая властно царитъ тамъ уже столько вѣковъ, все порождено той долгой послѣдовательностью фактовъ и идей, которая обусловила современное состояніе общества. Вотъ одинъ нзъ примѣровъ, доказывающихъ это. Народъ, физіономія котораго всего рѣзче выражена и учрежденія всего болѣе проникнуты духомъ новаго времени, — англичане, — собственно говоря, не имѣютъ иной исторіи, кромѣ религіозной. Ихъ послѣдняя революція, которой они обязаны своей свободою и своимъ благосостояніемъ, такъ же какъ и весь рядъ событій, приведшихъ къ этой революціи, начиная съ эпохи Генриха VIII, — не что иное, какъ фазисъ религіознаго развитія. Во всю эту эпоху интересъ собственно-политическій является лишь второстепеннымъ двигателемъ и временами исчезаетъ вовсе или приносится въ жертву идеѣ. И въ ту минуту, когда я пишу эти строки 1), все тотъ же религіозный интересъ волнуетъ эту избранную страну. Да и вообще, какой изъ евро-

<sup>1) 1829.</sup> 

пейскихъ народовъ не нашелъ бы въ своемъ національномъ сознаніи, если бы далъ себъ трудъ разобраться въ немъ, того особеннаго элемента, который въ формъ религіозной мысли неизмънно являлся животворнымъ началомъ, душею его соціальнаго тъла, на всемъ протяженіи его бытія?

Дъйствіе христіанства отнюдь не ограничивается его прямымъ и непосредственнымъ вліяніемъ на духъ человъка. Огромная задача, которую оно призвано исполнить, можетъ быть осуществлена лишь путемъ безчисленныхъ нравственныхъ, умственныхъ и общественныхъ комбинацій, гдъ должна найти себъ полный просторъ безусловная свобода человъческаго духа. Отсюда ясно, что все совершившееся съ перваго дня нашей эры, или, върнъе, съ той минуты, когда Спаситель сказалъ своимъ ученикамъ: Идите по міру и проповъдуйте Евангеліе всей твари,—включая и всъ нападки на христіанство, — безъ остатка покрывается этой общей идеей его вліянія. Стоитъ лишь обратить вниманіе на то, какъ власть Христа непреложно осуществляется во всъхъ сердцахъ,—съ сознаніемъ или безсознательно, по доброй волъ или принужденію, — чтобы убъдиться въ исполненіи его пророчествъ. Поэтому, несмотря на всю неполноту, несовершенство и порочность, присущія европейскому міру въ его современной формъ, нельзя отрицать, что царство Божіе до извъстной степени осуществляено въ немъ, ибо онъ содержить въ себъ начало безконечнаго разчто царство вожие до извъстнои степени осуществлено въ немъ, ибо онъ содержитъ въ себѣ начало безконечнаго раз-витія и обладаетъ въ зародышахъ и элементахъ всѣмъ, что необходимо для его окончательнаго водворенія на землѣ. Прежде чѣмъ закончить эти размышленія о роли, которую играла религія въ исторіи общества, я хочу привести здѣсь то, что говориль объ этомъ когда-то въ сочиненіи, вамъ не-

извъстномъ.

Несомнённо, писаль я, что пока мы не научимся узнавать дёйствіе христіанства повсюду, гдё человёческая мысль какимь бы то на было образомь соприкасается съ нимь, хотя бы съ цёлью ему противоборствовать, —мы не имёемь о немъ яснаго понятія. Едва произнесено имя Христа, одно это имя увлекаеть людей, что бы они ни дёлали. Ничто не обнаруживаеть такъ ясно бежественнаго происхожденія христіанской религіи, какъ эта ея безусловная универсальность, сказывающаяся въ томъ, что она проникаеть въ души всевого

можными путями, овладъваетъ умомъ безъ его въдома, и даже въ тъхъ случаяхъ, когда онъ, повидимому, всего болъе ей противится, подчиняетъ его себъ и властвуетъ надъ нимъ, внося при этомъ въ сознавіе истины, которыхъ тамъ раньше не было, пробуждая ощущенія въ сердцахъ, дотолѣ имъ чуж-дыя, и внушая намъ чувства, которыя безъ нашего вѣдома вводятъ насъ въ общій строй. Такъ опредѣляетъ она роль каждой личности въ общей работв и заставляеть все содвиствовать одной цвли. При такомъ пониманіи христіанства всякое пророчество Христа получаеть характерь осязательной истины. Тогда начинаешь ясно различать движеніе всёхъ ры-чаговъ, которые его всемогущая десница пускаетъ въ ходъ, дабы привести человека къ его конечной цёли, не посягая на его свободу, не умерщвляя ни одной изъ его природныхъ способностей, а наоборотъ, удесятеряя ихъ силу и доводя до безмврнаго напряженія ту долю мощи, которая заложена въ немъ самомъ. Тогда видишь, что ни одинъ нравственный элементь не остается бездвиственнымъ въ новомъ стров, что самыя энергичныя усилія ума, какъ и горячій порывъ чувства, героизмъ твердаго духа, какъ и покорность кроткой души— все находить въ немъ мъсто и примъненіе. Доступная всякому разумному существу, сочетаясь съ каждымъ біеніемъ нашего сердца, о чемъ бы оно ни билось, христіанская идея все увле-каетъ за собою, и самыя препятствія, встръчаемыя ею, помо-гаютъ ей расти и кръпнуть. Съ геніемъ она поднимается на высоту, недосягаемую для остальныхъ людей; съ робкимъ духомъ она движется ощупью и идетъ впередъ мѣрнымъ шагомъ; въ созерцательномъ умѣ она безусловна и глубока; въ душѣ, подвластной воображенію, она воздушна и богата образами; въ нѣжномъ и любящемъ сердцѣ ова разрѣшается въ милосердіе и любовь;—и каждое сознаніе, отдавшееся ей, она властно ведетъ впередъ, наполняя его жаромъ, ясностью в силой. Взгляните, какъ разнообразны характеры, какъ множественны силы, приводимыя ею въ движеніе, какіе несходные элементы служать одной и той же цёли, сколько разнообразныхъ сердецъ бъется для одной идеи! Но еще болёе удивительно вліяніе христіанства на общество въ цёломъ. Разверните вполнъ картину эволюцій новаго общества, и вы увидите, какъ христіанство претворяетъ всё интересы людей въ

свои собственные, замѣняя всюду матеріальную потребность потребностью нравственной и возбуждая въ области мысли тѣ великіе споры, какихъ до него не знало ни одно время, ни одно общество, тѣ страшныя столкновенія мнѣній, когда вся жизнь народовъ превращалась въ одну великую идею, одно безграничное чувство; вы увидите, какъ все становится имъ, и только имъ, — частная жизнь и общественная, семья и родина, наука и поэзія, разумъ и воображеніе, воспоминанія и надежды, радости и печали. Счастливы тѣ, кто носитъ въ сердцѣ своемъ ясное сознаніе части, ими творимой въ этомъ великомъ движеніи, которое сообщилъ міру самъ Богъ. Но не всѣ суть дѣятельныя орудія, не всѣ трудятся сознательно; необходимыя массы движутся слѣпо, не зная силъ, которыя приводятъ ихъ движенія, и не провидя цѣли, къ которой они влекутся, — бездушные атомы, косныя громады.

Но пора вернуться къ вамъ, суларыня. Признаюсь, мнѣ

влекутся, — бездушные атомы, косныя громады.

Но пора вернуться къ вамъ, сударыня. Признаюсь, мнѣ трудно оторваться отъ этихъ широкихъ перспективъ. Въ картинѣ, открывающейся моимъ глазамъ съ этой высоты, — все мое утѣшеніе, и сладкая вѣра въ будущее счастье человѣчества одна служитъ мнѣ убѣжищемъ, когда, удрученый жалкой дѣйствительностью, которая меня окружаетъ, я чувствую потребность подышать болѣе чистымъ воздухомъ, взглянуть на болѣе ясное небо. Однако я не думаю, что злоупотребилъ вашимъ временемъ. Мнѣ надо было показать вамъ ту точку зрѣнія, съ которой слѣдуетъ смотрѣть на христіанскій міръ и на нашу роль въ немъ. То, что я говорилъ о нашей странѣ, должно было показаться вамъ исполненнымъ горечи; между тѣмъ я высказалъ одну только правду, и даже не всю. Притомъ, христіанское сознаніе не терпитъ никакой слѣпоты, а національный предразсудокъ является худшимъ видомъ ея, такъ какъ онъ всего болѣе разъединяетъ людей.

Мое письмо растянулось, и, думаю, намъ обоимъ нуженъ

Мое письмо растянулось, и, думаю, намъ обоимъ нуженъ отдыхъ. Начиная его, я полагалъ, что сумъю въ немногихъ словахъ изложить то, что хотълъ вамъ сказать; но, вдумываясь глубже, я вижу, что объ этомъ можно написать цълый томъ. По сердцу ли это вамъ? Буду ждать вашего отвъта. Но, во всякомъ случаъ, вы не можете избъгнуть еще одного письма отъ меня, потому что мы едва лишь приступили къ разсмотръню нашей темы. А пока я былъ бы чрезвы-

чайно признателенъ вамъ, если бы вы соблаговолили пространностью этого перваго письма извинить то, что я такъ долго заставилъ васъ ждать его. Я сёлъ писать вамъ въ тотъ же день, когда получилъ ваше письмо; но грустныя и тягостныя заботы поглотили меня тогда всецёло, и мнё надо было избавиться отъ нихъ, прежде чёмъ начать съ вами разговоръ о столь важныхъ предметахъ; затёмъ нужно было переписать мое маранье, которое было совершенно неразборчиво. На этотъ разъ вамъ не придется долго ждать: завтра же снова берусь за перо.

Некрополь, 1-го декабря 1829 г.

## письмо второе.

Можно спросить, какимъ образомъ среди столькихъ потрясеній, гражданскихъ войнъ, заговоровъ, преступленій и безумій—въ Италін, а потомъ и въ прочихъ христіанскихъ государствахъ находилось столько людей, трудившихся на поприщё полезныхъ или пріятныхъ искусствъ; въ странахъ, подвластныхътуркамъ, мы этого не видимъ. Вольтеръ, Опыто о правахъ.

Сударыня,

Въ предыдущихъ моихъ письмахъ вы видѣли, какъ важно правильно понять развитіе мысли на протяженіи вѣковъ; но вы должны были найти въ нихъ еще и другую мысль: разъ проникшись этой основной идеей, что въ человѣческомъ духѣ нѣтъ никакой иной истины, кромѣ той, которую своей рукою вложилъ въ него Богъ, когда извлекалъ его изъ небытія, — уже невозможно разсматривать движеніе вѣковъ такъ, какъ это дѣлаетъ обиходная исторія. Тогда становится ясно, что не только нѣкое провидѣніе или нѣкій совершенно мудрый разумъ руководитъ ходомъ явленій, но и что онъ оказываетъ прямое и непрерывное дѣйствіе на духъ человѣка. Въ самомъ дѣлѣ: если только допустить, что разумъ твари, чтобы придти въ

движеніе, долженъ былъ первоначально получить толчокъ, исходявшій не изъ его собственной природы, что его первыя идеи и первыя знанія не могли быть ничѣмъ инымъ, какъ чудесными внушеніями высшаго разума, то ве слѣдуетъ ли отсюда, что эта сформировавшая его сила должна была и на всемъ протяженіи его развитія оказывать на него то самое дѣйствіе, которое она произвела въ ту минуту, когда сообщила ему его первое движеніе?

Такое представление объ исторической жизни разумнаго существа и его прогрессъ должно было, впрочемъ, стать для васъ совершенно привычнымъ, если вы вполив усвоили себв тв идеи, относительно которых в мы съ вами предварительно условились. Вы видъли, что чисто-метафизическое разсуждение безусловно доказываеть непрерывность внашняго воздайствія на человъческій духъ. Но въ этомъ случат даже не было надобности прибъгать къ метафизикъ: выводъ неоспоримъ самъ по себъ, отвергнуть его--значить отвергнуть тъ посылки, изъ которыхъ онъ вытекаетъ. Но если подумать о характеръ этого постояннаго воздёйствія божественнаго разума въ нравственномъ мірѣ, то нельзя не замѣтить, что оно не только должно быть, какъ мы сейчасъ видёли, сходно съ его начальнымъ импульсомъ, но и должно осуществляться такимъ образомъ, чтобы человъческій разунь оставался совершенно свободнымь и могъ развивать всю свою дъятельность. Поэтому нътъ ничего удивительнаго въ томъ, что существовалъ народъ, въ надрахъ котораго традиція первыхъ внушеній Бога сохранялась чище, чёмъ среди прочихъ людей, и что отъ времени до времени появлялись люди, въ которыхъ какъ бы возобновлялся первичный фактъ вравственнаго бытія. Устравите этотъ народа, устраните этихъ избранныхъ людей, - и вы должны будете признать, что у всёхъ народовъ, во всё эпохи всемірной исторіи и въ каждомъ отдёльномъ человеке божественная мысль раскрывалась одинаково полно и одинаково жизненно, а это значило бы, конечно, отрицать всякую индивидуальность и всякую свободу въ духовной сферф, иными словамиотрицать данное. Очевидно, что индивидуальность и свобода существують лишь постольку, поскольку существуеть разность умовъ, прасственныхъ силъ и познаній. А приписывая лишь немногимъ лицамъ, одному народу, несколькимъ отдельнымъ

интеллектамъ, спеціально предназначеннымъ быть хранителями этого клада, чрезвычайную степень покорности пачальнымъ внушевіямъ или особенно широкую воспріимчивость по отношенію къ той истипѣ, которая первоначально была внѣдрена въ человѣческій духъ, мы утверждаемъ лишь моральный фактъ, совершенно аналогичный тому, который постоянно совершается на нашихъ глазахъ, именно, что одни народы и личности владѣютъ извѣстными позваніями, которыхъ другіе народы и лица лишены.

Въ остальной части человъческого рода эти великія преданія также сохранялись болье или менье въ чистомъ видь, смотря по положенію каждаго народа, и человікь всюду могь идти впередъ по предначертанной ему дорогъ лишь при свъть этихъ могучихъ истинъ, рожденныхъ въ его мозгу не его собственнымъ, а инымъ разумомъ; но источникъ свъта билъ одинъ на землъ. Правда, этотъ свътильникъ не сіялъ подобно человъческимъ знаніямъ; онъ не распространяль далеко вокругъ себя обманчиваго блеска; сосредоточенный въ одномъ пунктъ, вмъстъ и лучезарный, и незримый, какъ вст великія таниства міра, пламенный, по скрытый, какъ пламя жизни онь все освішаль, этоть неизреченный світь, и все тянулось къ этому общему центру, между темъ какъ съ виду все блистало собственнымъ сіяніемъ и стремилось къ самымъ противопо-ложнымъ цѣлямъ <sup>1</sup>). Н) когда наступилъ моментъ великой катастрофы въ духовномъ мірѣ, всѣ пустыя силы, созданныя человъкомъ, мгновенно исчезли, и среди всеобщаго пожара уцравла одна только скинія вічной истины. Только такъ можетъ быть понято религіозное единство исторіи, и только съ такой точки зрвиія эта концепція возвышается до настоящей исторической философіи, вь которой разумное существо является подчиненнымъ общему закону наравив со всемъ остальнымъ твореніемъ. Я очень желалъ бы, сударыня, чтобы вы освоились съ этой отвлеченной и глубокой точкой зрвнія на историческія явленія; ничто не расширяеть нашу мысль и

<sup>1)</sup> Безполезно пытаться точно опредёлить, въ какомъ именно мѣстѣ земли находился этоть источникъ свѣта; но то достовърно, что преданія всѣхъ пародовъ міра единогласно признають родиной первыхъ человѣческихъ познаній однѣ и тѣ же страны.

не очищаетъ нашу душу въ большей степени, нежели это созерцаніе божественной воли, властвующей въ вѣкахъ и ведущей человѣческій родъ къ его конечнымъ цълямъ.

Но постараемся прежде всего составать себѣ философію исторіи, способную пролить на всю безпредѣльную область человѣческихъ воспоминаній свѣтъ, который долженъ быть для насъ какъ бы зарею грядущаго дня. Это подготовительное изученіе исторіи будетъ для насъ тѣмъ полезнѣе, что оно само по себѣ можетъ представить полную систему, которою мы въ крайнемъ случаѣ смогли бы удовольствоваться, если бы что-нибудь роковымъ образомъ затормозило нашъ дальнѣйшій прогрессъ. Впрочемъ, не забывайте, пожалуйста, что я сообщаю вамъ эти размышленія не съ высоты каоедры, и что эти письма являются лишь продолженіемъ нашихъ прерванныхъ бесѣдъ, тѣхъ бесѣдъ, которыя доставили мнѣ столько пріятныхъ минутъ и которыя, повторяю, были для меня настоящимъ утѣшеніемъ въ тѣ дни, когда я крайне нуждался въ немъ. Поэтому не ждите отъ меня въ этотъ разъ большей поучительности, чѣмъ обыкновенно, и не откажите сами, какъ всегда, возмѣщать собственной догадкой все, что окажется неполнымъ въ этомъ очеркѣ.

Безъ сомнѣнія, вы уже замѣтили, что современное направленіе человѣческаго духа побуждаеть его облекать всѣ виды познанія въ историческую форму. Вдумываясь въ философскія основы исторической мысли, нельзя не признать, что она призвана теперь подняться на несравненно большую высоту, нежели на какой она держалась до сихъ поръ; можно сказать, что умъ чувствуетъ себя теперь привольно лишь въ сферѣ исторіи, что онъ старается ежеминутно опереться на прошлое и лишь настолько дорожитъ вновь возникающими въ немъсилами, насколько способенъ уразумѣть ихъ сквозь призму своихъ воспоминаній, пониманія пройденнаго пути, знанія тѣхъфакторовъ, которые руководили его движеніемъ въ вѣкахъ. Это направленіе, принятое наукою, разумѣется, чрезвычайно благотворно. Пора сознать, что человѣческій разумъ не ограниченъ той силой, которую онъ черпаетъ въ узкомъ настоящемъ,— что въ немъ есть и другая сила, которая, сочетая въ одну мысль и времена протекшія, и времена обѣтованныя,

образуетъ его подлинную сущность и возноситъ его въ истинную сферу его дъятельности.

Но не кажется ли вамъ, сударыня, что повъствовательная исторія по необходимости неполна, такъ какъ она при всякихъ условіяхъ можетъ заключать въ себѣ лишь то, что удерживается въ памяти людей, а послёдняя удерживаеть не все происходящее? Итакъ, очевидно, что нынфшняя историческая точка эрвнія не можеть удовлетворять разума. Несмотря на полезныя работы критики, несмотря на помощь, которую въ послъднее время старались оказать ей естественныя науки, она, какъ видите, не сумъла достигнуть ни единства, ни той высокой нравственной поучительности, какая неизбъжно вытекала бы изъ яснаго представленія о всеобщемъ законъ, управляющемъ сивною эпохъ. Къ этой великой цвли всегда стремился человъческій духъ, углубляясь въ смыслъ минувшаго; но та поверхностная ученость, которая пріобр'втается столь разнообразными способами исторического анализа, эти уроки банальной философіи, эти примъры всевозможныхъ добродътелей, - какъ будто добродътель способна выставлять себя напоказъ на шумномъ торжищъ свъта, - эта пошлая поучительность исторіи, никогда не создавшая ни одного честнаго человъка, но многихъ сдълавшая злодъями и безумцами и лишь подстрекающая затягивать въ безконечныхъ повтореніяхъ жалкую комедію міра, все это отвлекло разумъ отъ тъхъ истинныхъ поученій, которыя ему предназначено черпать изъ человвческаго преданія. Пока духъ христіанства господствоваль въ наукъ, глубокая, хотя и плохо формулированная мысль распространяла на эту отрасль знанія долю того священнаго вдохновенія, которымъ она сама была порождена; но въ ту эпоху историческая критика была еще такъ несовершенна, столько фактовъ, особенно изъ исторіи первобытныхъ временъ, сохранялись памятью человъчества въ столь искаженномъ видъ, что весь свътъ религіи не могъ разсъять этой глубокой тымы и историческое изучение, хотя и озаряемое высшимъ свътомт, тъмъ не менъе подвигалось ощупью. Теперь раціональный способъ изученія историческихъ данныхъ привель бы къ несравненно болье плодотворнымъ результатамъ. Разумъ въка требуетъ совершенно новой философіи исторіи, - философіи, которая такъ же мало походила бы на господствующую теперь, какъ точныя изысканія современной астрономіи непохожи на элементарныя гномоническія наблюденія Гиппарха и другихъ древнихъ астрономовъ. Надо лишь замѣтить, что никогда не будетъ достаточно фактовъ, чтобы доказать все, и что уже во времена Моисея и Геродота ихъ было больше, чѣмъ нужно, чтобы дать возможность все предчувствовать. Поэтому, сколько бы ни накоплять ихъ, они никогда не приведутъ къ полной достовѣрности, которую можетъ дать намъ лишь способъ ихъ группировки, пониманія и распредѣленія; совершенно такъ, какъ, напримѣръ, опытъ вѣковъ, научившій Кеплера законамъ движенія небесныхъ свѣтилъ. самъ по себѣ былъ не въ силахъ разоблачить предъ нимъ общій законъ природы, и для этого открытія потребовалось, какъ извѣстно, нѣкое сверхъестественное озареніе благочестивой мысли.

И прежде всего, къ чему эти сопоставленія въковъ и народовъ, которыя нагромождаетъ тщеславная ученость? Какой смыслъ имъютъ эти родословныя языковъ, народовъ и идей? Въдь слъпая или упрямая философія всегда сумъетъ отдълаться отъ нихъ своимъ старымъ доводомъ о всеобщемъ однообразіи челов'яческой природы и объяснить дивное сплетеніе времень своей любимой теоріей о естественномъ развитіи челов'яческаго духа, не обнаруживающемъ будто бы никакихъ признаковъ вмѣшательства Божьяго промысла и осуществляемомъ единственно собственной динамической силой его природы. Чеповъческій духъ для нея, какъ извъстно, — снъжный комъ, который, катясь, увеличивается. Впрочемъ, она видитъ всюду или естественный прогрессъ и совершенствованіе, присущія, по ея мнѣвію, самой природѣ человѣка, или безпричинное и безсмысленное движеніе. Смотря по свойству ума разныхъ своихъ представителей, — мраченъ ли онъ и безналеженъ, или полонъ надеждъ и въры въ воздаяніе, — эта философія то видить въ человъкъ лишь мошку, безсмысленно суетящуюся на солнцв, то-существо, поднимающееся все выше въ силу своей выспренней природы; но всегда она видить предъ собою только человека и ничего более. Она добровольно обрекла себя на невежество и, воображая, что знаеть физическій міръ, на самомъ дёле познаеть изъ него лишь то, что онъ открываеть праздному любопытству ума и чувствамъ. Потоки свёта, непрерывно изливаемые этимъ міромъ, не достигаютъ ея, и когда, наконецъ, она рѣшается признать въ ходѣ вещей планъ, намѣревіе и разумъ, подчинить имъ человѣческій умъ и принять всѣ вытекающія отсюда послѣдствія относительно всеобщаго нравственнаго міропорядка,—это оказывается для нея невозможнымъ. Итакъ ни отыскивать связь временъ, ни вѣчно работать надъ фактическимъ матеріаломъ—ни къ чему не ведетъ. Надо стремиться къ тому, чтобы уяснить нравственный смыслъ великихъ историческихъ эпохъ; падо стараться точно опредѣлить черты каждаго вѣка по законамъ практическаго разума.

Къ тому же, присмотръвшись внимательнъе, мы увидимъ, что историческій матеріалъ почти весь исчерпанъ, что народы разсказали почти веъ свои преданія и что если отдаленныя эпохи еще могутъ быть когда-нибудь лучше освъщены (но во всякомъ случать не той критикой, которая умфетъ только рыться въ древнемъ прахт народовъ, а какими-нибудь чисто логическими пріемами), то—что касается фактовъ въ собственномъ смыслѣ слова—они уже всѣ извлечены; наконецъ, что исторіи въ наше время больше нечего дѣлать, какъ размышлять.

Разъ мы признаемъ это, исторія естественно должна войти въ общую систему философіи и сдалаться ея составной частью. Многое тогда, разумвется, отдвлилось бы отъ нея и было бы предоставлено романистамъ и поэтамъ. Но еще больше оказалось бы въ ней такого, что поднялось бы изъ скрывающаго его досель тумана, чтобы занять первенствующее мъсто въ новой системь. Эти вещи получали бы характеръ истины уже не только отъ хроники: отнывѣ печать достовърности налагалась бы нравственнымъ разумомъ, подобно тому, какъ аксіоны естественной философіи, хотя открываются опытомъ и наблюденіемъ, но только геометрическимъ разумомъ сводятся въ формулы й уравненія. Такова, напримірь, та, на нашь взглядь, еще столь мало понятая эпоха (и притомъ ве по недостатку данныхъ и памятниковъ, но по недостатку идей), въ которой сходятся вст времена, въ которой все оканчивается и все начинается, о которой безъ преувеличенія можно сказать, что все прошлое рода человъческого сливается въ ней съ его булущима: я говорю о первыхъ моментахъ христіанской эры.

Наступитъ времи, я не сомяваюсь въ этомъ, когда историческое мышленіе болюе не въ силахъ будетъ оторваться отъ этого внушительнаго зрюлища крушенія всюхъ древнихъ величій человюка и зарожденія всюхъ его грядущихъ величій. Таковъ и долгій періодъ, смынившій и продолжавшій эту эпоху обновленія человюческаго существа, — періодъ, о которомъ философскій предразсудокъ и фанатизмъ еще недавно создавали такое невырное представленіе, между тымъ какъ здюсь въ густомъ мракы скрывались столь яркіе свыточи и столько разнообразныхъ силъ сохранялось и поддерживалось среди кажущейся неподвижности умовъ, — періодъ, который начали понимать лишь съ тыхъ норъ, какъ историческія изслюдованія приняли свое новое направленіе.

Затемъ выйдутъ изъ окутывающей ихъ тьмы некоторыя гигантскія фигуры, затерянныя теперь въ толпъ историческихъ лицъ, между тъмъ какъ многія прославленныя имена, которымъ люди слишкомъ долго расточали нелепое или преступное поклоненіе, навсегда погрузятся въ забвеніе. Таковы будуть, между прочимъ, новыя судьбы нёкоторыхъ библейскихъ лицъ, не понятыхъ или презрѣнныхъ человъческимъ разумомъ, и нъкоторыхъ языческихъ мудрецовъ, окруженныхъ большей славой, чёмъ какую они заслуживаютъ, напримеръ, Моисея и Сократа, Давида и Марка-Авремя. Тогда разъ навсегда поймутъ, что Моисей указалъ людямъ истиннаго Бога, между тымь какь Сократь завыщаль имь лишь малодушное сомн'вніе, что Давидъ-совершенный образецъ самаго возвышеннаго героизма, между тёмъ какъ Маркъ-Аврелій—въ сущ-ности только любопытный примъръ искусственнаго величія и тщеславной добродътели. Точно такъ же о Катонъ, раздирающемъ свои внутренности, тогда будутъ вспоминать лишь для того, чтобы оценить по достоинству философію, внушавшую такія неистовыя доброд тели, и жалкое величіе, которое создаваль себь человькь. Въ ряду славныхъ именъ язычества имя Эникура, я думаю, будеть очищено отъ тяготъющаго на немъ предразсудка, и память о немъ возбудитъ новый интересъ. Точно такъ же и другія громкія имена постигнеть новая судьба. Имя Стагирита, напримеръ, будетъ произноситься не иначе, какъ съ извъстнымъ омерзъніемъ, имя Магометасъ глубокимъ почтеніемъ. На перваго будутъ смотръть, какъ

на ангела тымы, въ течение многихъ въковъ подавлявшаго всъ силы добра въ людяхъ; въ последнемъ же будутъ видеть благод втельное существо, одного изъ твхъ людей, которые ваиболже способствовали выполнению плана, предначертаннаго божественной мудростью для спасенія рода человъческаго. Наконецъ, - сказать ли? - своего рода безчестіе покроетъ, можетъ быть, великое имя Гомера. Приговоръ Платона надъ этимъ развратителемъ людей, подсказанный ему его религіознымъ инстинктомъ, будутъ признавать уже не одной изъ его фантастическихъ выходокъ, а доказательствомъ его удивительной способности предвосхищать будущія мысли челов вчества. Долженъ наступить день, когда имя преступнаго обольстителя, столь ужаснымъ образомъ способствовавшаго развращенію человъческой природы, будетъ вспоминаться не иначе, какъ съ краской стыда; когда-нибудь люди должны будуть съ горестью раскаяться въ томъ, что они такъ усердно воскуряли очијамъ этому потворщику ихъ гнуснъйшихъ страстей, который, чтобы понравиться имъ, осквернилъ священную истипу преданія и наполниль ихъ сердце грязью. Всъ эти идеи, до сихъ поръ едва затрогивавшія челов'вческую мысль или, въ лучшемъ случат, безжизненно покоившіяся въ глубинт ніскольких независимыхъ умовъ, навсегда займутъ теперь свое мъсто въ вравственеомъ чувствъ человъческаго рода и станутъ аксіомами здраваго смысла.

Но одинъ изъ самыхъ важныхъ уроковъ исторіи пенимаемой въ этомъ смыслѣ, состоялъ бы въ томъ, чтобы отвести въ воспоминаніяхъ человѣческаго ума соотвѣтствующія мѣста народамъ, сошедшимъ съ міровой сцены, и наполнить сознаніе существующихъ народовъ предчувствіемъ судебъ, которыя они призваны осуществить. Всякій народъ, отчетливо уяснивъ себѣ различныя эпохи своей прошлой жизни, постигъ бы также свое настоящее существованіе во всей его правдѣ в могъ бы до извѣстной степени предугадать поприще, которое ему назначено пройти въ будущемъ. Такимъ образомъ у всѣхъ народовъ явилось бы истинное національное сознаніе, которое слагалось бы изъ нѣсколькихъ положительныхъ идей, изъ очевидныхъ истинъ, основанныхъ на воспоминаніяхъ, и изъ глубокихъ убѣжденій, болѣе или менѣе господствующихъ надъ всѣми умами и толкающихъ ихъ всѣ къ одной и той же цѣли.

Тогда національности, освободившись отъ своихъ заблужденій и пристрастій, уже не будутъ, какъ до сихъ поръ, служить лишь къ разъединенію людей, а станутъ сочетаться однѣ съ другими такимъ образомъ, чтобы произвести гармоническій всемірный результатъ, и мы увидѣли бы, можетъ быть, народы, протягивающіе другъ другу руку въ правильномъ сознаніи общаго интереса человѣчества, который былъ бы тогда не чѣмъ инымъ, какъ вѣрно понятымъ интересомъ каждаго отдѣльнаго народа.

Я знаю, что наши мудрецы ожидають этого сліянія умовъ отъ философіи и успъховъ просвъщенія вообще; но если мы размыслимъ, что народы, хотя они и сложныя существа, являются на дълъ такими же нравственными существами, какъ отдъльные люди, и что следовательно одинъ и тотъ же законъ управляетъ умственной жизнью техъ и другихъ, то, меж кажется, мы придемъ къ заключенію, что діятельность великихъ человъческихъ семействъ необходимо зависитъ отъ того личнаго чувства, въ силу котораго они сознаютъ себя обособленными отъ остального рода человъческого, имъющими свое самостоятельное существование и свой индивидуальный интересъ; что это чувство есть необходиный элементъ всемірнаго сознанія и составляеть, такъ сказать, личное я коллективнаго человъческаго существа; что поэтому въ своихъ надеждахъ на будущее благоденствіе и на безграничное совершенствование мы точно также не въ права выдалять эти большія челов ческія индивидуальности, какъ и та меньшія, изъ которыхъ первыя состоять, и что надо, следовательно, все ихъ принимать безусловно, какъ принципы и средства, заранъе данныя для достижения болье совершенного состояния.

Итакъ, космополитическое булущее, объщаемое намъ философіей,— не болѣе какъ химера. Надо заняться сначала выработкой домашней нравственности народовъ, отличной отъ ихъ политической нравственности; надо, чтобы народы сперва научились знать и цѣнить другъ друга совершенно такъ же, какъ отдѣльныя личности, чтобы они знали свои пороки и свои добродѣтели, чтобы они научились раскаиваться въ содѣянныхъ ими ошибкахъ, исправлять сдѣланное ими зло. не уклоняться со стези добра, которою они идутъ. Вотъ, по нашему мнѣнію, первыя условія истиннаго совершенствованія

какъ индивидовъ, такъ равно и массъ. Лишь вникая въ свою протектую жизнь, тъ и другія научатся выполнять свое назначеніе; лишь въ ясномъ пониманіи своего прошлаго почерпнуть они силу воздъйствовать на свое будущее.

Вы видите, что при такомъ взглядѣ на дѣло историческая критика не сводилась бы только къ удовлетворевію суетнаго любопытства, но сдѣлалась бы высочайшимъ изъ трибуналовъ. Она свершила бы неумолимый судъ надъ красою и гордостью всѣхъ вѣковъ; она тщательно провѣрила бы всѣ репутаціи, всякую славу; она покончила бы со всѣми историческими предразсудками и ложными авторитетами; она направила бы всѣ свои снлы на уничтоженіе лживыхъ образовъ, загромождающихъ человѣческую память, для того чтобы разумъ, увидѣвъ прошлое въ его истинномъ свѣтѣ, могъ вывести изъ него нѣкоторыя достовѣрныя заключенія относительно настоящаго и съ твердой надеждою устремить свой взоръ въбезконечныя пространства, открывающіяся передъ нимъ.

Я думаю, что одна огромная слава, слава Греціи, померкла бы тогда почти совствы; я думаю, что наступить день, когда нравственная мысль не иначе, какъ со священной печалью, будеть останавливаться передъ этой страной обольщенья и ошибокъ, откуда геній обмана такъ долго распространяль по всей остальной земль соблазнь и ложь; тогда будеть уже певозможно, чтобы чистая душа какого-нибудь Фенелона съ нъгою упивалась сладострастными вымыслами, порожденными ужаснтвишей испорченностью, въ какую когдалибо впадало человъческое существо, и могучіе умы 1) больше не дадутъ себя увлечь чувственнымъ внушеніямъ Платона. Напротивъ, старыя, почти забытыя мысли религозныхъ умовъ, накоторых изъ тахъ глубокихъ мыслителей, настоящихъ героевъ мысли, которые на зарѣ новаго общества одной рукой начертывали предстоящій ему путь, между томъ какъ другой боролись съ издыхающимъ чудовищемъ иногобожія, дивныя нантія техъ мудрецовъ, которымъ Богъ доверилъ храненіе первыхъ словъ, произнесенныхъ имъ въ присутствін творенія, найдутъ тогда столь же удивительное, какъ и неожиданное применене. И такъ какъ, вероятно, въ странныхъ виденіяхъ

і) Какъ Шлейермахеръ, Шеллингъ, Кузенъ и др.

будущаго, когорых были удостоены нёкоторые избрани...е ; мы, увидять тогда главнымы образомы выраженіе глубокаго сознанія безусловной связи между эпохами, то поймуть, что на дёлё эти предсказанія не относятся ни къ какой опредёленной эпохф, но являются указаніями, безразлично касающимся всёхы времень; мало того, увидять, что достатечно, такъ сказать, взглянуть вокругь себя, чтобы замѣтить, что они безпрестанно осуществляются въ послѣдовательныхъ фазисахъ общества, какъ ежедневное ослѣпительное проявленіе вѣчнаго закона, управляющаго нравственнымъ міромъ; такъ что факты, о которыхъ говорять пророчества, будуть для насъ тогда столь же ощутительными, какъ и самые факты увлекающихъ насъ событій 1).

Наконецъ, вотъ самый важный урокъ, который, по нашему мнѣнію, преподала бы намъ исторія, такимъ образомъ понятая; и въ нашей системъ этотъ урокъ, уясняя намъ міровую жизнь разумнаго существа, которое одно даетъ ключъ къ рѣшенію человіческой загадки, резюмируеть всю философію исторів. Вивсто того, чтобы твшиться безсиысленной системой механического совершенствованія нашей природы, системой, такъ явно опровергнутой опытомъ встхъ втковъ, мы узнали бы, что, предоставленный самому себъ, человъкъ всегда шелъ, напротивъ, лишь по пути безпредъльнаго паденія, и что если время отъ времени у всъхъ народовъ бывали эпохи прогресса, моменты просвѣтлевія въ міровой жизни человѣка, высокіе порывы человъческого разума, дивныя усилія человъческой природы-чего вельзя отрицать, то, съ другой сторовы, ничто не свидательствуеть о постоянномъ и непрерывномъ поступательномъ движеніи общества въ цёломъ, и что на самомъ дъль лишь въ томъ обществь, котораго мы члены, обществь, не созданномъ руками человъческими, можно замътить истинное восходящее дваженіе, дъйствительный принципъ непрерыв-

<sup>1)</sup> Тогда, наприм'връ, люди уже не будутъ искать великій Вавилонъ въ томъ или другомъ земномъ государств'ь, какъ это д'влали еще недавно, но почувствують, что сами живутъ среди грохота его разрушенія, т.-е. очи поймутъ, что вдохновенный историкъ будущихъ в'вковъ, разсказавшій намъ это ужасающее паденіе, им'влъ въ виду не крушеніе одной какой-либо державы, но крушеніе матеріальнаго общества вообще, того общества, какое мы видимъ.

наго развитія и прочности. Мы безъ сомнѣнія восприняли то, что умъ древнихъ открылъ раньше насъ, мы воспользовались этимъ знаніемъ и сомкнули такимъ образомъ звенья великой цѣпи временъ, порванной варварствомъ; но отсюда вовсе не слѣдуетъ, что народы пришли бы къ тому состоянію, въ которомъ они находятся нынѣ, когда бы не великое историческое явленіе, стоящее совершенно въ сторонѣ отъ всего предшествующаго, впѣ всякой естественной преемственности человѣческихъ идей въ обществѣ и всякаго необходимаго сцѣпленія вещей, —явленіе, которое отдѣляетъ древній міръ отъ новаго.

Если тогда, сударыня, взоръ мудраго человека обратится къ прошлому, міръ, какимъ онъ былъ въ моментъ, когда сверхъестественная сила сообщила ему новое направление, предстанеть его воображению въ своемъ истинномъ свътъ-развратный, лживый, обагренный кровью. Онъ признаетъ тогда, что тотъ самый прогрессъ народовъ и поколеній, которымъ онь такъ восхищался, въ дъйствительности лишь привелъ ихъ къ несравненно большему огрубтню, чтмъ то, въ какомъ находятся племена, которыя мы называемъ дикими; и-что особенно ясно свидѣтельствуетъ о несовершенствѣ цивилизацій древняго міра,—онъ безъ сомпѣнія убѣдатся, что въ пихъ не было никакого элемента прочности, долговъчности. Глубокая мудрость Египта, чарующая прелесть Іоніи, суровыя добродівтели Рима, ослепительный блескъ Александріи, что сталось съ вами? спросить онъ себя. Влестящія цивилизаціи, древностью равныя міру, взлеліянныя всти силами земли, пріобщенныя ко всякой славъ, ко всъмъ величіямъ и всъмъ земнымъ владычествамъ, связанныя, наконецъ, съ обширнъйшей властью, когда-либо тяготъвшей надъ міромъ 1), со всемірной имперіей,—какимъ образомъ могли вы обратиться въ прахъ? Къ чему же вела вся эта въковая работа, всъ эти гордыя усилія разунной природы, если новые народы, явившіеся Богъ въсть откуда и не принимавшіе въ нихъ никакого участія, должны были современемъ разрушить все это, ниспровергнуть великоленное зданіе и провести плугь по его развалинамь? Такъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) **Александръ**, Селевкиды, Маркъ-Аврелій, Юліанъ, Лагиды н т. д.

для того созидаль человькь, чтобы увидьть когда-нибудь все твореніе рукь своихь обращеннымь въ прахь? для того онъ накопиль такъ много, чтобы все потерять въ одинъ день?

для того поднялся такъ высоко, чтобы еще ниже упасть?

Но пе заблуждайтесь, сударыня: не варвары разрушили древній міръ. Это былъ истлѣвшій трупъ; они лишь развѣяли его прахъ по вѣтру. Развѣ эти самые варвары не нападали и раньше на древнія общества, не будучи однако въ силахъ хотя бы только поколебать ихъ? Но истина въ томъ, что жизненный принципъ, поддерживавшій дотоль человьческое общество, истощился; что матеріальный, или, если хотите, реальный интересъ, которымъ однимъ до тъхъ поръ опредъля-лось соціальное движеніе, такъ сказать, выполнилъ свою задачу, завершилъ предварительное образование рода человъческаго; что человъческій духъ, какъ бы онъ ни стремился выйти изъ своей земной среды, можетъ лишь изръдка подни-маться въ высшія сферы, гдъ пребываетъ истинный принципъ общественнаго бытія, и что, следовательно, онъ не въ состоя-ніи придать обществу его окончательную форму.
Мы слишкомъ долго привыкли видеть въ міре только от-

дъльныя государства; вотъ почему огромное превосходство новаго общества надъ древнимъ еще не оценено надлежащимъ образомъ. Упускали изъ виду, что въ течение целаго ряда въковъ это общество составляло настоящую федеральную систему, которая была расторгнута только реформаціей; что до этого прискорбнаго событія народы Европы смотрѣли на себя не иначе, какъ на части единаго соціальнаго тѣла, раздѣленнаго въ географическомъ отношеніи на иѣсколько государствъ, по въ духовномъ отношении составляющаго одно цълое; что но въ духовномъ отношени составляющаго одно цълое; что долгое время у нихъ не было другого публичнаго права, кромъ предписаній церкви; что войны въ то время считались междо-усобіями; что, наконецъ, весь этотъ міръ былъ одушевленъ однимъ исключительнымъ интересомъ, движимъ однимъ стремленіемъ. Исторія среднихъ вѣковъ—въ буквальномъ смыслъ слова—исторія одного народа, — парода христіанскаго. Главное содержаніе ея составляетъ развитіе правственной идеи; чисто политическія событія занимаютъ въ ней лишь второстепенное м'всто; и это въ особенности доказывается какъ разь тёми войнами изъ-за идей, къ которымъ питала такое

отвращеніе философія прошлаго въка. Вольтеръ справедливо замъчаетъ, что только у христіанъ мнѣнія бывали причиною войнъ; но не надо было останавливаться здѣсь, надо было добраться до причины этого исключительнаго явленія. Ясно, что царство мысли могло водвориться въ мір'є не иначе, какъ путемъ сообщенія самому элементу мысли всей его реальности. И если теперь положеніе вещей съ виду изм'єнилось, то это является результатомъ раскола, который, нарушивъ единство мысли, уничтожилъ вийстй съ тимъ и единство соціальное; но сущность вещей безъ всякаго сомнения остается той же, что и прежде, и Европа все еще тожественна съ христіанствомъ, что бы она ни дълала и что бы ни говорила. Копечно, она не вернется больше къ тому состоянію, въ которомъ находилась въ эпоху своей юности и роста, но пельзя также сомнъваться, что наступитъ день, когда границы, раздъляющія христіанскіе народы, снова изгладятся, и первоначальный принципъ новаго общества еще разъ проявится въ новой формъ и съ большей силой, чъмъ когда бы то ни было. Для христіанина это предметь въры; ему такъ же не позволено сомнъваться въ этомъ будущемъ, какъ и въ томъ прошломъ, на которомъ основаны его върованія; но для всякаго серьезнаго ума это вещь *доказанная*. И даже, кто знаетъ, не ближе ли этотъ день, чёмъ можно было бы думать? Какая то огромная религіозная работа совершается теперь въ умахъ; въ ходё науки, этой верховной владычицы нашего вёка, замвнается какое то поворотное движение; души настроены торжественно и сосредоточенно; какъ знать, не предвъствики ли это какихъ-нибудь великихъ соціальныхъ явленій, долженствующихъ вызвать въ разумной природъ нъкое всеобщее движеніе, которое заменить достоверными доводами здраваго смысла то, что теперь только чаянія въры? Слава Богу, реформація не все разрушила; слава Богу, общество было уже вполнъ построено для въчной жизни, когда бичъ поразилъ христіанскій міръ.

Итакъ, истинный характеръ новаго общества надо изучать не въ той или другой отдъльной странъ, но во всемъ этомъ громадномъ обществъ, составляющемъ европейскую семью; въ немъ находится истинный элементъ устойчивости и прогресса, отличающій новый міръ отъ міра древияго; въ немъ всѣ ве-

ликіе свѣточи исторіи. Такъ, мы видимъ, что, несмотря на всѣ перевороты, которые постигли новое общество, оно не только ничуть не утратило своей жизненности, но что съ каждымъ днемъ вс немъ рождаются новыя силы. Такъ, мы видимъ, что арабы, татары и турки не только не могли его уничтожить, но, напротивъ, лешь способствовали его укрѣпленію. Надо замѣтить, что первые два народа напали на Европу до изобрѣтенія пороха, что, слѣдовательно, вовсе не огнестрѣльное оружіе спасло ее отъ гибели, и что нашествію одного изъ нихъ въ то же самое время подверглись оба уцѣлѣвшія до сихъ поръ государства древняго міра 1).

гущей рукою въ другомъ мъстъ.

<sup>1)</sup> Изъ зрѣлища, представляемаго Индіей и Китаемъ, можно почерпнуть важныя назиданія. Благодаря этимъ странамъ, мы являемся современниками міра, отъ котораго вокругъ нась остался только прахъ; на ихъ судьбѣ мы можемъ узнать, что сталось бы съ человѣчествомъ безъ того новаго толчка, который былъ данъ ему всемо-

Замътъте, что Китай съ незапамятныхъ временъ обладалъ тремя великими орудіями, которыя, какъ говорять, всего болье ускорили у насъ прогрессъ человъческаго ума: компасомъ, книгопечатаніемъ и порохомъ. Между тъмъ, къ чему они послужили ему? Совершили ли китайцы кругосветное путешествіе? открыли ли они новую часть свъта? обладають ли они болье обширной литературой, чьмъ какою обладали мы до изобратенія книгопечатанія? Въ пагубномъ искусствъ убивать были ли у нихъ, какъ у насъ, свои Фридрихи и Бонапарты? Что касается Индостана, то жалкая доля, на которую обрекли его сначала татарское, потомъ англійское завоеванія, ясно обнаруживаеть, какъ мив кажется, то безсиліе и ту мертвенность, какія присущи всякому обществу, не основанному на истинь, непосредственно исходящей отъ высшаго разума. Я личне думаю, что такое необыкновенное уничижение народа, являющагося носителемъ древнъйшаго естественнаго просвъщенія и зачатковъ всъхъ человъческихъ знаній, заключаетъ въ себъ сверхъ того еще какой-то особый урокъ. Не въ правъ ли мы видъть здъсь приложение къ коллективному уму народовъ того закона, дъйствіе котораго мы ежедиевно наблюдаемъ на отдёльныхъ лицахъ, именно, что умъ, по какой бы то ни было причинъ ничего не заимствовавшій изъ массы распространенныхъ среди человвчества идей и не подчинившійся дъйствію общаго закона, но обособившійся отъ человъческой семьи и совершенно замкнувшійся въ самомь себъ, неизбъжно приходить тъмъ въ большій упадокъ, чьмъ своевольные была его собственная дъятельность? Въ самомъ дълъ, была ли когда-либо какая другая нація доведена до такого жалкаго состоянія, чтобы стать добычей

Паденіе Римской имперіи обыкновенно приписывають порчъ нравовъ и проистекшему отсюда деспотизму. Но этотъ міровой переворотъ касался не одного Рима: не Римъ погибъ тогда, но вся цивилизація. Египеть времень фараоновь, Греція эпохи Перикла, второй Египетъ Лагидовъ и вся Греція Александра, простиравшаяся дальше Инда, наконецъ самый іуданзмъ, съ тъхъ поръ какъ онъ эллинизировался, - всъ ови смъщались въ римской массъ и слились въ одно общество, которое представляло собою всв предшествовавшія покольнія отъ самаго начала вещей, и которое заключало въ себт вст нравственныя и умственныя силы, развившіяся до тёхъ поръ въ человической природи. Такимъ образомъ, не одна имперія пала тогда, но все человеческое общество уничтожилось и снова возродилось въ этогъ день. Теперь, когда Европа какъ бы охватила собою земной шаръ, когда новый свътъ, поднявшійся изъ океана, пересоздань ею, когда всё остальныя человъческія племена до такой степени подчинились ей, что существуютъ лишь какъ бы съ ея соизволенія, - ве трудно понять, что происходило на землъ въ то время, когда рушилось старое зданіе и на его мъсть чудеснымъ образомъ воздвигалось новое: здёсь получаль новый законъ, новую организацію духовный элементъ природы. Матеріалы древняго міра конечно пошли въ дело при созидании новаго общества, такъ какъ высшій разумъ не можеть уничтожать твореніе собственныхъ рукъ, и матеріальная основа нравственнаго порядка необходиме должна была остаться той же; другіе же человъческіе матеріалы, совсёмъ новые, изъ залежи, нетронутой древней цивилизаціей, были доставлены Провиденіемъ. Мощный и сосредоточенный умъ стверныхъ народовъ сочетался съ пылкимъ духомъ Юга и Востока; казалось, всё разлитыя по землё духовныя силы проявились и соедивились въ этотъ день, чтобы дать жизнь покольніямь идей, элементы которыхь были до

не другого народа, но нѣсколькихъ торговцевъ, которые въ своей родной странф сами являются подданными, здѣсь же неограниченными властителями? Притомъ, помимо этого неслыханнаго уничиженія индусовъ, явившагося слѣдствіемъ ихъ покоренія, самый упадокъ индусскаго общества начался, какъ извѣстно, гораздо раньше. Его литература и философія и самый языкъ, на которомъ онѣ изложены, относятся къ давно уже исчезнувшему порядку вещей.

тъхъ поръ погребены въ самыхъ таинственныхъ глубинахъ человъческаго сердца. Но ни планъ зданія, ни цементъ, скръпившій эти разнородные матеріалы, не были дъломъ рукъ человъческихъ: все сдплала идея истины. Вотъ что необходимо понять, и вотъ тотъ величайшей важности фактъ, котораго чисто историческое мышленіе, даже пользуясь всёми орудіями человіческой мысли, изв'єстными нашей эпохів, никогда не въ состояціи будеть выяснить настолько, чтобы удовлетворить умъ. Вотъ та ось, вокругъ которой вращается вся историческая сфера, и чъмъ вполнъ объясняется весь фактъ воснитанія человъческаго рода. Конечно, уже одно величіе событія и его тъсная, необходимая связь со встяв, что ему предшествовало и за нимъ слъдовало, сами по себъ ставятъ его внъ обычнаго теченія человъческихъ дълъ, которыя никогда не ооычнаго теченія человъческихъ дълъ, которыя никогда не бываютъ свободны отъ извъстнаго произвола, отъ пъкоторой прихотливости; но непосредственное воздъйствіе этого событія на умъ человъческій, новыя силы, которыми оно его сразу обогатило, новыя потребвости, которыя оно сразу вызвало въ немъ, и въ особенности это чудесное уравненіе умовъ, совершонное тъмъ, благодаря кому человъкъ сталъ во всякомъ положеніи эксансодать истичны и быть способнымъ къ ея по-

ложени эсимсосить истичны и обить стосооным ко ем познаванию, — воть что налагаеть на этоть историческій моменть поразительную печать Промысла и высшаго разума.

И воть взгляните: какъ часто человъческая мысль ни возвращалась съ тъхъ поръ къ вещамъ, которыя болъе не существуютъ, не могутъ и не должны существовать, — въ основъ
она всегда кръико держалась за этотъ моментъ. Взгляните:
развъ сознаніе верховнаго разума не вошло цъликомъ въ новый нравственный порядокъ, и развъ эта часть мірового ума,
увлекающая за собой остальную его массу, не возникла въ
самомъ дълъ въ первый день нашей эры? Не знаю, можетъ
быть, черта, отдъляющая насъ отъ древняго міра, видна не
всъмъ взорамъ, но она, конечно, ощутительна для всякаго
ума, наученнаго нравственнымъ чувствомъ сколько-нибудь понимать то, что раздъляетъ элементы разумной природы, и то,
что ихъ соединяетъ. Повърьте мнъ, наступитъ время, когда
своего рода возвратъ къ язычеству, происшедшій въ пятнадцатомъ въкъ в очень неправильно названный возрожденіемъ
наукъ, будетъ возбуждать въ новыхъ народахъ лишь такое

воспоминаніе, какое сохраняетъ человѣкъ, вернувшійся на путь добра, о какомъ-нибудь сумасбродномъ и преступномъ увлеченій своей юности.

Замътьте притомъ, что, благодаря особаго рода оптическому обману, древность представляется намъ въ видъ безконечнаго ряда въковъ, между тъмъ какъ новый періодъ кажется пачавшимся чуть ли не со вчерашняго дня. На самомъ же дълъ исторія древняго міра, считая хотя бы отъ водворенія Пелазговъ въ Греціи, охватываетъ періодъ времени, не болье какъ на одно стольтіе превышающій продолжительность нашей эры, а собственно историческій періодъ и того короче. И вотъ за такой то короткій промежутокъ времени сколько государствъ погибло въ древнемъ мірѣ, между тѣмъ какъ въ исторіи новыхъ народовъ вы видите лишь всевозможныя перемъщенія географическихъ границъ, самое же общество и отдъльные народы *остантся нетронутыми!* Мнъ нътъ на-добности говорить вамъ, что такіе факты, какъ изгнаніе мавровъ изъ Испаніи, истребленіе американскихъ племенъ и уничтоженіе власти татарь въ Россіи, только подтверждають наше разсужденіе. Точно также и паленіе оттоманской имперіи, напримфръ, отголоски когораго уже долетаютъ до нашего слуха, снова представитъ зрълище одной изъ тъхъ страшныхъ катастрофъ, которыя христіанскимъ народамъ никогда не суждено испытать; затёмъ наступитъ чередъ другихъ нехристіанскихъ народовъ, живущихъ у самыхъ отдаленныхъ предёловъ нашей системы. Таковъ кругъ всемогущаго дёйствія истины: отталкивая одив народности, другія принимая въ свою окружность, онъ безпрестанно расширяется, приближая насъ къ возвъщеннымъ временамъ.

Надо сознаться, удивительно равнодушіе, съ которымъ долго относились къ новъйшей цивилизаціи. Вы видите, однако, что понять ее правильно, значить виъстъ съ тъмъ ръшить весь соціальный вопросъ. Воть почему философія исторіи въ самыхъ широкихъ и самыхъ общихъ своихъ разсужденіяхъ волей-неволей принуждена возвращаться къ этой цивилизаціи. Въ самомъ дълъ, не содержить ли она въ себъ плодъ всъхъ истекшихъ въковъ, и грядущіе въка будуть ли чъмъ инымъ, какъ плодомъ этой цивилизаціи? Дъло въ томъ, что правственное существо всецъю создано временемъ, и время

же должно завершить выработку его. Никогда масса распространенныхъ въ мірт идей не была такъ сконцентрирована, какъ въ современномъ обществъ; никогда за все время существованія человіка вся дівтельность его природы не была до такой степени поглощена одной идеей, какъ въ наши дни. Прежде всего, мы безусловно унаследовали все, что когдалибо было сказано или сдълано людьми; далже, нътъ ни одного мъста, куда бы не простиралось вліяніе нашихъ идей; наконецъ, во всемъ мірѣ существуетъ теперь лишь одна умственная власть; такимъ образонъ всв основные вопросы нравственной философіи по необходимости заключены въ единомъ вопрост о новтишей цивилизаціи. Но люди думають, что разъ они произнесли свои громкія слова о способности челов'я ка къ совершенствованію, о прогресс' челов'я челов'я сказано, все объяснено: какъ будто челов'я къ искони неустанно шелъ впередъ, никогда не останавливаясь, никогда не возвращаясь вспять, какъ будто въ ходъ развитія разумной природы никогда не было ни задержекъ, ни отступленій, а всегда только совершенствование и прогрессъ. Если бы дело обстояло такъ, то почему народы, о которыхъ я вамъ толькочто говориль, остаются неподвижными съ техъ поръ, какъ мы ихъ знаемъ? Почему азіатскія націи впали въ косность? Чтобы достигнуть состоянія, въ которомъ онв находятся теперь, имъ вёдь надо было въ свое время, подобно намъ, искать, изобратать, открывать. Почему же, дойдя до извастной ступени, онъ на ней остановились и съ тъхъ поръ не могли придумать вичего новаго? 1). Отвътъ простой: дъло въ томъ, что прогрессъ человъческой природы вовсе не безграниченъ, какъ это обыкновенно воображаютъ; для него существуетъ предёлъ, за который онъ никогда не переходитъ. Вотъ почему цивилизаціи древняго міра не всегда шли впередъ; вотъ почему Египетъ со времени посъщенія его Геродотомъ вплоть до эпохи греческаго владычества не сдёлалъ больше никакихъ успъховъ; вотъ почему прекрасный и блестящій римскій міръ. сосредоточившій въ себѣ всю образованность, какая существо-

<sup>1)</sup> Когда говорять о какой-нибудь культурной націи, что она находится въ застов, то надо прибавить, съ какихъ поръ она пришла въ это состояніе, иначе эта фраза совствъ не имфетъ смысла.

вала тогда на пространствъ отъ столбовъ Геркулеса до береговъ Ганга, въ моментъ, когда новая идея озарила человеческій умъ, пришелъ въ то состояніе неподвижности, которымъ неизбъжно завершается всякій чисто-человъческій прогрессъ. Стоитъ только, отбросивъ классическія суевтрія, поразмыслить объ этомъ моментъ, столь богатомъ послъдствіями, -и станетъ ясно, что кромъ отличавшей эту эпоху крайней развращенвости нравовъ, кромъ утраты всякаго понятія о добродътели, свободь, любви къ родинь, кромь настоящаго упадка въ нькоторыхъ областяхъ человъческого знанія, здісь наблюдался также полнъйшій застой во встхъ остальныхъ, и умы дошли до такого состоянія, что могли вращаться только въ опредівленномъ тъсномъ кругу, за предълами котораго они неизбъжно впадали въ тупую безпорядочность. Дело въ томъ, что какъ только матеріальный интересъ удовлетворенъ, человъкъ больше не прогрессируеть: хорошо еще, если онъ не идетъ назадъ! Не будемъ заблуждаться: въ Греціи, какъ и въ Индостанъ, въ Римъ, какъ и въ Японіи, вся умственная работа, какой бы силы ни достигала она въ прошломъ и въ настоящемъ, всегда вела и теперь ведеть лишь къ одной и той же цели; поэзія, философія, искусство, все это, какъ прежде, такъ и теперь, всегда преследуетъ тамъ только удовлетвореніе физическаго существа. Все, что есть самаго возвышеннаго въ ученіяхъ и умственныхъ привычкахъ Востока, не только не противоръчить этому общему факту, но, напротивъ, подтверждаетъ его, такъ какъ кто же не видитъ, что безпорядочный разгулъ мысли, который мы тамъ встрвчаемъ, объясняется не чвмъ инымъ, какъ иллюзіями и самообольщеніемъ матеріальнаго существа въ человъкъ? Не надо думать однако, что этотъ земной интересъ, являющійся исконнымъ двигателемъ всей человіческой діятельности, ограничивается одними чувственными вожделеніями; онъ просто выражаеть общую потребность въ благополучія, которая проявляется всевозможными способами и въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, въ зависимости отъ большей или меньшей степени развитія общества и отъ разныхъ мъстныхъ причинъ, но никогда не подымается до уровня чисто духовныхъ потребностей. Только христіанское общество по-истинъ одушевлено духовными интересами, и именно этимъ обусловлена способность новыхъ народовъ къ совершенствованію, именно зд'єсь вся тайна ихъ культуры. Какъ бы ни проявлялся у нихъ тотъ другой интересъ, вы видите, что онъ всегда подчиненъ этой могучей силѣ, которая овладѣваетъ всѣми способностями души, заставляетъ служить себѣ всѣ силы разума и чувства и направляетъ все въ человѣкѣ на выполненіе его предназначенія.

Этотъ интересъ, конечно, никогда не можетъ быть удовлетворенъ: онъ безпредъленъ по самой своей природъ. Такимъ образомъ христіанскіе народы въ силу необходимости постоянно идутъ впередъ. При этомъ, хотя пъль, къ которой они стремятся, не имъетъ ничего общаго съ тъмъ другимъ благонолучіемъ, на которое одно только и могутъ разсчитывать нехристіанскіе народы, но они попутно находять его и пользуются имъ. Утвхи жизни, которыхъ единственно ищутъ другіе народы, достаются также на ихъ долю, согласно слову Спасителя: «Ищите же прежде всего царства Божія и правды Его, и все остальное приложится вамь» 1). Такимъ образомъ, огромный размахъ, который сообщаетъ всфиъ умственнымъ силамъ этихъ народовъ идея, владъющая ими. въ изобиліи обезпеливаеть имъ всё тёлесныя блага, такъ же какъ и духовныя. Нельзя, впрочемъ, и сомнѣваться въ томъ, что насъ никогда не постигнетъ ни китайскій застой, ни греческій упадокъ; еще мен'я можно себ'я представить полное уничтожение нашей цивилизации. Чтобы убъдиться въ этомъ, достаточно бросить взглядъ кругомъ. Весь міръ долженъ быль бы перевернуться, новый перевороть, подобный тому, который придаль ему его тепершнюю форму, должень бы произойти для того, чтобы современная цивилизація погибла. Безъ вторичнаго всемірнаго потопа невозможно вообразить себѣ полную гибель нашего просвещения Пусть даже, напримеръ, погрузится въ море цёлое полушаріе, того, что уцёлёеть отъ нашей цивилизаціи на другомъ полушаріи, будетъ достаточно, чтобы возродить человъческій духъ. Нътъ, идея, которая должна завоевать вселенную, никогда не замретъ и не погибнеть, если только не будеть ей такъ опредълено свыше особою волею Того, кто вложиль ее въ человъческую душу. Этоть философскій выводь изъ размышленій объ исторіи,

<sup>1)</sup> Mar., VI, 33.

какъ мнѣ кажется, болѣе положителенъ, болѣе очевиденъ и болѣе назидателенъ. чѣмъ всѣ тѣ заключенія, которыя банальная исторія по-своему выводить изъ картины вѣковъ, ссылаясь на вліяніе почвы, климата, расы и т. д. и въ особениости на теорію необходимаго совершенствованія.

Надо сознаться однако, что если до сихъ поръ вліяніе христіанства на общество, на развитіе челов'вческаго ума и на современную цивилизацію еще не оцінено достаточно, то это въ значительной степени вина протестантовъ. Вы знасте, что во всёхъ пятнадцати вёкахъ, предшествовавшихъ реформаціи, или по крайней мара во всемъ періода съ тахъ поръ. какъ первоначальное христіанство, по ихъ мивнію, исчезло,они видять только папизмъ; поэтому ихъ нисколько не интересуетъ проследить ходъ развитія христіанства въ продолженіе среднихъ въковъ; для нихъ эта эпоха-пробълъ въ исторіи: какъ же имъ понять воспитаніе новыхъ народовъ? Ничто такъ не способствовало искажению картины новой истории, какъ предразсудки протестантизма. Это онь такъ усердно преувеличивалъ важность возрожденія наукъ, котораго, собственно говоря, никогда не было, такъ какъ наука никогда не ногибала совершенно; это онъ придумалъ множество развыхъ причинъ прогресса, которыя въ сущности вліяли лишь очень второстепеннымъ образомъ или проистекали всецъло изъ главной причины. Къ счастью, менве пристрастная философія, исходящая изъ болже высокихъ взглядовъ, въ наши дни, обратившись къ прошлому, исправила наши понятія объ этомъ интересномъ періодъ. Влагодаря ей сразу открылось столько воваго, что самое упорное недоброжелательство не можетъ устоять передъ этими достовърными фактами, и, я думаю, мы имбемъ право сказать, что если вразумленіе людей этимъ путемъ входить въ планы Провиденія, то недалекъ тоть моменть, когда яркій світь разгонить тьму, еще отчасти покрывающую прошлое воваго общества 1).

Мы не можемъ не вернуться еще разъ къ упорству, съ которымъ протестанты утверждаютъ, что христіанство перестало существовать начиная со второго или, въ лучшемъ слу-

Съ тёхъ поръ, какъ эти строки были паписаны, г. Гизо въ значительной степени оправдалъ нашу надежду.

чав, съ третьяго ввка. Если вврить имъ, то въ этотъ періодъ отъ него уцѣлѣло лишь ровно столько, сколько нужно было, чтобы оно не погибло окончательно. Суевѣріе и невѣжество этихъ одинадцати или дванадцати ваковъ кажутся имъ столь безпросвътными, что во всей этой эпохъ они не видять ничего, кром'в идолопоклонства еще более ужасного, чъмъ у языческихъ народовъ. По ихъ метнію, не будь вальденцевъ, нить священнаго преданія совершенно оборвалась бы, а не явись еще нъсколько дней Лютеръ,—религія Христа перестала бы существовать. Но, спрашиваю васъ, можно ли признать печать божественности на такомъ учении, лишенномъ силы, долговъчности и жизни, какимъ они выставляютъ христіанство, ученіи преходящемъ и лживомъ, которое вмѣсто того, чтобы возродить родъ человъческій и влить въ него новую жизнь, какъ оно объщало, -- лишь на мгновение появилось на земль, чтобы затьмъ угаснуть, возникло лишь для того, чтобы сейчасъ же исчезнуть или чтобы стать орудіемъ человвческихъ страстей? Итакъ, судьба Церкви зависвла лишь отъ желавія Льва X достроить базилику св. Петра? и если бы онъ не велаль съ этой палью продавать индульгенціи въ Германіи, то въ наше время уже почти не оставалось бы сльдовъ христіанства? Не знаю, можеть ли что-нибудь яснъе показать коренное заблуждение реформаціи, чёмъ этотъ узкій и мелочный взглядъ на откровенную религію. Не значитъ ли это противоръчить собственнымъ словамъ Іисуса Христа и всей идев его религи? Если слово его не должно прейти. доколъ не прейдутъ небо и земля, и самъ онъ всегда среди насъ, то какимъ образомъ храмъ, воздвигнутый его руками, могъ быть близокъ къ паденію? И какъ могъ бы онъ столь долгое время оставаться пустымъ, точно покинутый домъ, готовый рухнуть?

Надо, однако, сознаться, — они были послѣдовательны. Если они сначала разожгли пожаръ въ цѣлой Европѣ, а затѣмъ разрушили связи, объединявшія всѣ христіанскіе народы въ одну семью, то они сдѣлали это потому, что христіанство было на краю гибели. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не надо было всѣмъ пожертвовать, лишь бы спасти его? Но вотъ въ чемъ дѣло: ничто лучше не доказываетъ божественность нашей религіи, чѣмъ ея постоянное дѣйствіе на чело-

въческій умъ, — дъйствіе, которое, хотя и измінялось смотря по времени, хотя и сочеталось съ различными потребностями народовъ и віжовъ, но никогда не ослабівало, не говоря уже о томъ, чтобы вовсе прекратиться. Это зрітлище ея державной мощи, непрестанно дійствующей среди безконечныхъ преоятствій, создаваемыхъ и порочностью нашей природы, и пагубнымъ наслідіемъ язычества, — вотъ что боліте всего удовле-

творяеть въ ней разумъ.

Что же означаетъ утверждение, будто католическая Церковь выродилась изъ первоначальной Церкви? Развъ, начиная съ третьяго въка, отцы Церкви не сокрушались объ испорченности христіанъ? И развъ не повторялись тъ же жалобы постоянно, въ каждомъ въкъ, на каждомъ соборъ? Развъ истинное благочестіе не возвышало постоянно свой голосъ противъ злоупотребленій и пороковъ духовенства, а когда бываль къ тому поводъ, и противъ захватовъ со стороны духовной власти? Что можетъ быть прекраснее техъ яркихъ лучей света, которые время отъ времени загорались въ глубинъ темной ночи, окутывавшей міръ? Иногда это были приміры самыхъ возвышенныхъ добродътелей, иногда— случаи чудеснаго дѣй-ствія вѣры на духъ народовъ и отдѣльныхъ людей; Церковь собирала все это и создавала изъ этого свою силу и свое богатство: такъ сооружался вычный храмъ тыть способомъ, который лучше всего могъ придать ему надлежащую форму. Первоначальная чистота христіанства естественно не могла сохраняться всегда; оно должно было пройти черезъ всв фазы испорченности, должно было принять всв отпечатки, какіе только могла наложить на него свобода челов ческаго разума. Сверхъ того, совершенство апостольской Церкви обусловливалось малочисленностью христіанской общины, затерянной среди огромной общины языческой; следовательно оно не можетъ быть присуще всемірному челов'т ческому обществу. Золотой въкъ Церкви, какъ изв'тстно, былъ въкомъ ея величайшихъ страданій.—въкомъ, когда еще совершалось мученичество, которое должно было лечь въ основу новаго порядка, когда еще лилась кровь Спасителя; нелъпо мечтать о возвращеніи такого порядка вещей, который былъ порожденъ лишь безмѣрными несчастіями, сокрушавшими первыхъ христіанъ.

Хотите ли знать теперь, что сдълала эта реформація,

хвалящаяся тёмъ, будто она вновь обрёла христіанство? Вы видите,—это одинъ изъ важнёйшихъ вопросовъ, какіе только можетъ задать себё исторія. Реформація снова повергла міръ въ языческую разъединенность; она возстановила тъ огромныя правственныя индивидуальности, ту обособленность умовъ и душъ, которую Спаситель приходилъ разрушить. Если она ускорила развите человъческаго духа, то, съ другой стороны, она вытравила изъ сознанія разумнаго существа илодотворную и высокую идею всеобщности. Сущностью всякаго раскола въ христіанскомъ мірѣ является нарушеніе того таинственнаго единства, въ которомъ заключается вся божественная идея и вся сила христіанства. Вотъ почему католическая Церковь никогда не примирится съ отпавшими отъ нея общинами. Горе ей и горе христіанству, если фактъ раздѣленія когда-либо будетъ признанъ законною властью, ибо тогда все скоро съизнова превратилось бы въ хаосъ человъческихъ идей, все стало бы ложью, тлъномъ и прахомъ. Истина должна быть видимо, такъ сказать, осязательно закреплена, чтобы царство духа могло устоять на землъ; только осуществляясь въ формахъ, свойственныхъ человъческой природъ, господство идеи становится прочнымъ и долговъчнымъ. И затъмъ, во что обратится таинство причастія, это дивное изобрътеніе христіанской мысли, которое-если можно такъ выразитьсяматеріализуеть души, чтобы лучше соединить ихъ, -- во что обратится оно, если видимое единеніе будетъ отвергнуто, если люди будутъ довольствоваться внутренней общностью мизній. лишенной внішней реальности? Что пользы людямъ въ единеніи со Спасителемъ, если они разъединены между собою? Если силу любви и единенія, которую заключаетъ въ себ великое таинство, не познали свирбови Кальвинъ, убійца Сервета, буйный Цвингли и тиранъ Генрихъ VIII съ его лицемърнымъ Кранмеромъ, — я этому не удивляюсь; но непостижамо то, какимъ образомъ нъкоторые глубокіе и истинно религіозные умы лютеранской Церкви, въ которой это искажаніе Евхарстін не возведено въ догматъ, да и ревностно оспаривалось ея основателемъ, - какъ эти умы могли такъ странно ошибаться относительно духа этого таинства и слино подчиняться мертвенной идет кальвинизма. Нельзи не признать, что всв протестантскія церкви отличаются какой-то непонятной

страстью къ разрушенію; онъ какъ бы неудержимо стремятся къ самоуничтоженію, какъ бы нарочно отвергаютъ все то, что могло бы сделать ихъ слишкомъ долговечными. Этому ли учить насъ Тотъ, кто явился принести на землю жизнь и поовдиль смерть? Развъ мы уже на небъ, чтобы безнаказанно отбрасывать условія существующаго порядка вещей? И чго такое этотъ порядокъ вещей, какъ не сочетание самыхъ чистыхъ помысловъ разумнаго существа съ потребностями его существованія? Первая же изъ этихъ потребностей - общество, соприкосновение умовъ, сліяние идей и чувствъ. Лишь удовлетворяя этому условію, истина становится живой и изъ области умозрвнія спускается въ область реальнаго; лишь тогда идея. дълается фактомъ, получаетъ, наконецъ, характеръ силы природы, и действие ея становится такимъ же вернымъ, какъ дъйствіе всякой другой естественной силы. Но какъ можеть все это произойти въ идеальномъ обществъ, существующемъ лишь въ области желаній и воображенія? Вотъ что представляетъ собою невидимая Церковь протестантовъ; она дъйствительно невидима, какъ все несуществующее.

Днемъ соединенія всёхъ христіанскихъ исповёданій будстъ тотъ день, когда отдёлившіяся Церкви съ полнымъ смиреніемъ, въ глубокомъ раскаяніи и самоуничиженіи признаютъ, что, отпавъ отъ Церкви-матери, онт далеко оттолкнули отъ себя исполненіе этой молитвы Спасителя: «Отче святый, соблюди ихъ во имя Твое, тёхъ, которыхъ Ты мнё далъ, чтобы они были едино, какъ и мы» 1).

Допустимъ даже, что папство — человъческое учрежденіе, какимъ его хотъли бы представить, — если только явленіе такихъ размъровъ можетъ быть дъломъ рукъ человъческихъ, — но оно существеннымъ образомъ вытекаетъ изъ самаго духа христіанства: это — видимый знакъ единства, а вмъстъ съ тъмъ — въ виду происпедшаго раздъленія — и символъ возсоединенія. На этомъ основаніи какъ не признать за нимъ верховной власти надъ всъми христіанскими обществами? И кто не изумится его необыкновеннымъ судьбамъ? Несмотря на всъ испытанныя имъ превратности и невзгоды, несмотря на его собственныя ошибки, несмотря на всъ нападки невърія в

<sup>1)</sup> Ioaн., XVII, 11.

даже его торжество, оно стоитъ непоколебимо и тверже, ч†мъ когда-либо! Лишившись своего человъческаго блеска, оно стало отъ этого только сильнее, а равнодушіе, которое проявляють къ нему теперь, лишь укръпляетъ его еще болъе и лучше обезпечиваетъ ему долговъчность. Нъкогда его поддерживало почитание христіанскаго міра, особый инстинктъ, въ силу котораго народы видёли въ немъ оплотъ своего земного благополучія, какъ и залогъ въчнаго спасенія: теперь оно держится своимъ смиреннымъ положеніемъ среди земныхъ державъ. Но, какъ и прежде, оно въ совершенствъ выполняетъ свое назначение: оно иентрализуеть христіанскія иден, сближаеть ихъ между собою, напоминаеть даже тыть, кто отвергъ идею единства, объ этомъ высшемъ принципъ ихъ въры, - и всегда, въ силу этого своего божественнаго призванія, величаво парить надъ міромъ матеріальныхъ интересовъ. Какъ бы мало вниманія ни удёляли ему съ виду въ настоящее время, но пусть случилссь бы невозможное и папство исчезло бы съ лица земли, вы увидите, въ какое смятеніе придутъ всѣ религіозныя общины, когда этотъ живой памятникъ исторіи великой общины не будетъ стоять передъ ихъ глазами. Они повсюду будутъ искать его тогда, это ви-димое единство, которымъ они такъ мало дорожатъ теперь, но его нигдъ не окажется. И не подлежитъ сомнъню, что драгоцънное сознание своей великой будущности, наполняющее теперь христіанскій разумъ и сообщающее ему ту особую высшую жизнь, которая отличаеть его отъ обыденнаго разума, неизбъжно изгладится тогда, подобно надеждамъ, основаннымъ на воспоминаніи о дъятельномъ существованіи: эти надежды утрачиваются съ той минуты, какъ вся деятельность оказывается безплодной, и самая память прошлаго ускользаеть отъ насъ тогда, ставъ ненужной.

## письмо третье.

Сударыня,

Чёмъ болёе вы будете размышлять о томъ, что я говорилъ вамъ намедни, тёмъ болёе вы убёдитесь, что все это уже сотни разъ было высказано людьми всевозможныхъ пар-

тій и мнівній, и что мы только вносимъ въ этотъ предметъ особый интересъ, котораго до сихъ поръ въ немъ не находили. Однако, я не сомнъваюсь въ томъ, что если бы этимъ письмамъ случайно привелось увидёть свётъ, ихъ обвинили бы въ паралоксальности. Когда съ извъстной степенью убъжденности настапваешь даже на самыхъ обыкновенныхъ понятіяхъ. ихъ всегда принимаютъ за какія-то необычайныя новшества. Что касается меня, то на мой взглядъ время парадоксовъ и системъ, лишенныхъ реальнаго основанія, миновало настолько безвозвратно, что теперь было бы прямо глупостью впадать въ эти былыя причуды человъческаго ума. Несомивнию, что если человъческій умъ въ настоящее время и не такъ общиренъ, возвышенъ и плодовитъ, какъ въ великія эпохи вдохновенія и изобр'єтенія, то, съ другой стороны, онъ сталь без конечно болже строгимъ, трезвымъ, непреклоннымъ и методичнымъ, словомъ, болѣе точнымъ, чѣмъ когда бы то ни было прежде. И я прибавлю съ чувствомъ истиннаго удовлетворенія, что съ ніжотораго времени онъ сталь также болье безличнымъ, чемъ когда-либо, что служитъ самой верной гарантіей противъ безразсудности отдельныхъ мненій.

Если, размышляя о воспоминаніяхъ человъчества, мы пришли къ некоторымъ оригинальнымъ взглядамъ, несогласнымъ съ предразсудками, то это потому, что на нашъ взглядъ пора откровенно опредълить свое отношение къ истории, какъ это было саблано въ прошломъ въкъ относительно естественныхъ наукъ, т.-е. познать ее во всемъ ея раціональномъ идеализмъ, какъ естественныя начки были познаны во всей ихъ эмпирической реальности. Такъ какъ предметъ исторіи и способы ея изученія - всегда одни и ті же, то ясно, что кругъ историческаго опыта должень когда-нибудь замкнуться; примененія никогда не будутъ исчерпаны, но къ установленному однажды правилу больше нечего будетъ прибавить. Въ физическихъ наукахъ каждое новое открытіе даетъ новое поприще уму и открываетъ новое поле наблюденію; чтобы не идти далеко, вспомнимъ, что одинъ только микроскопъ познакомилъ насъ съ целымъ міромъ, о которомъ ничего не знали древніе естествоиспытатели. Такимъ образомъ, въ изучени природы прогрессъ по необходимости безпределень; въ исторіи же всегда познается только человъкъ и для познаванія его намъ всегда

служить одно и то же орудіе. Поэтому, если въ исторіи дѣйствительно сокрыто важное поученіе, то когда-нибудь люди должны придти въ ней къ чему-нибудь опредѣленному, что разъ навсегда завершило бы опыть, т.-е. къ чему-нибудь вполвѣ раціональному. Прекрасная мысль Паскаля, которую я, кажется, уже приводиль вамъ однажды, та мысль, что весъ послюдовательный рядъ людей есть не что иное, какъ одинъ человикъ, пребывающій вычно, должна современемъ изъ фигуральнаго выраженія отвлеченной истины стать реальнымъ фактомъ человѣческаго ума, который съ этихъ перъ булеть, такъ сказать, вынужденъ для каждаго дальнѣйшаго шага потрясать всю огромную цѣпь человѣческихъ идей, простирающуюся черезъ всѣ вѣка.

Но, спрашивается, можетъ ли человъкъ когда-нибудь, вмъсто того вполнъ индивидуальнаго и обособленнаго сознанія, которое онъ находить въ себф теперь, усвоить себф такое всеобщее сознаніе, въ силу котораго онъ постоянно чувствоваль бы себя частью великаго духовнаго цёлаго? Да, безъ сомнёнія, можеть. Подумайте только: на ряду съ чувствомъ нашей личной индивидуальности мы носимъ въ сердцъ своемъ ощущение нашей связи съ отечествомъ, семьей и идейной средой, членами которыхъ мы являемся; часто даже это послъднее чувство живъе перваго. Зародышъ высшаго сознания живетъ въ насъ самымъ явственнымъ образомъ; онъ составляетъ сущность нашей природы; наше нынвинее я совствить не предопредълено намъ какимъ-либо неизбъжнымъ закономъ: мы сами вложили его себъ въ душу. Люди увидятъ, что человъкъ не имъетъ въ этомъ міръ иного назначенія, какъ эта работа уничтоженія своего личнаго бытія и замъны его бытіемъ вполив соціальнымъ или безличнымъ. Вы видели, что это составляетъ единственную основу нравственной философіи  $^1$ ); вы видите теперь, что на этомъ же должно основываться и историческое мышленіе, и вы увидите далее, что съ этой точки зрвнія всв заблужденія, которыя затемняють и искажають различныя эпохи общей жизни человъчества, должны быть разсматриваемы не съ холоднымъ научнымъ интересомъ, но съ глубокимъ чувствомъ правственной правды. Какъ ото-

<sup>1)</sup> См. другое письмо.

жествлять себя съ чемъ-то, что никогда не существовало? Какъ связать себя съ небытіемь? Только въ истин'є проявляются притягательныя силы той и другой природы. Для того, чтобы подняться на эти высоты, мы должны при изучении исторіи усвоить себъ правило-никогда не мириться ни съ грезами воображенія, ни съ привычками памяти, но съ такимъ же рвеніемъ преслідовать положительное и достовірное, съ какимъ до сихъ поръ люди всегда искали живописнаго и занимательнаго. Наша задача не въ томъ, чтобы наполнить свою память фактами; что пользы въ нихъ? Ошибочно думать, будто масса фактовъ непременно приносить съ собою достоверность. Какъ и вообще гадательность исторического пониманія обусловливается не недостаткомъ фактовъ, точно такъ же и незнаніе исторіи объясняется не незнакомствомъ съ фактами, но недостаткомъ размышленія и неправильностью сужденія. Если бы въ этой научной области желали достигнуть достовърности или придти къ положительному знанію съ помощью однихъ только фактовъ, то кто же не попялъ бы, что ихъ никогда не наберется достаточно? Часто одна черта, удачно схваченная, проливаетъ больше свъта и больше доказываетъ, чъмъ цалая хронека. Итакъ, вотъ наше правило: будемъ размышлять о фактахъ, которые намъ извъстны, и постараемся держать въ умв больше живыхъ образовъ, чемъ мертваго матеріала. Пусть другіе роются, сколько хотять, въ старой пыли исторін; что касается насъ, то мы ставимъ себв иную задачу. Такимъ образомъ, историческій матеріалъ мы во всякое время считаемъ полнымъ; но къ исторической логикъ мы всегда будемъ питать недовъріе; ее мы постоянно должны будемъ осмотрительно проверять. Если въ потоке временъ мы, наравне съ другими, будемъ видъть только дъятельность человъческаго разума и проявленія совершенно свободной воли, то сколько бы мы ни нагромождали фактовъ въ нашемъ умѣ и съ какимъ бы товкимъ искусствомъ ни выводили изъ одни изъ другихъ, мы не вайдемъ въ исторіи тего, что ищемъ. Въ этомъ случав она всегда будеть представляться намъ той самой человъческой игрой, какую люди видъли въ ней во вст времена 1). Она останется для насъ попрежнему той дипамиче-

<sup>1)</sup> Ни Геродота, ни Тита Ливія, ни Григорія Турскаго незьзя

ской и психологической исторіей, о которой я вамъ говориль недавно, которая стремится все объяснять личностью и воображаемымъ сцёпленіемъ причинъ и слёдствій, человёческими фантазіями и мнимо-неизбёжными слёдствіями этихъ фантазій, и которая такимъ образомъ предоставляетъ человёческій разумъ его собственному закону, не постигая того, что именно въ силу безконечнаго превосходства этой части природы надъ всей остальною, дёйствіе высшаго закона необходимо должно быть здёсь еще болёе очевиднымъ, чёмъ тамъ 1).

упрекать за то, что они заставляли Провидѣніе вмѣшиваться во всѣ человѣческія дѣла; но надо ли говорить, что не къ этой суевѣрной идеѣ повседневнаго вмѣшательства Бога хотѣли бы мы снова при-

вести человъческій умь?

<sup>1)</sup> Въ томъ самомъ Римъ, о которомъ столько говорять, гдъ всъ бывали и который все-таки очень мало понимають, есть удивительный памятникъ, о которомъ можно сказать, что это-событіе древности, длящееся донынъ, фактъ другой эпохи, остановившійся среди теченія времень: это Колизей. По моему мивнію, въ исторіи нъть ни одного факта, который внушаль бы столько глубокихъ идей какъ зрёлище этой руины, который отчетливее обрисовываль бы характеръ двухъ эпохъ въ жизни человъчества и лучше бы доказываль ту великую историческую аксіому, что до появленія христіанства въ обществъ никогда не было ни истиннаго прогресса, ни настоящей устойчивости. Въ самомъ дёле, эта арена, куда римскій народъ стекался толнами, чтобы упиться кровью, гдф весь языческій міръ такъ верно отражался въ ужасной забаве, где вся жизнь той эпохи раскрывалась въ самыхъ упонтельныхъ своихъ наслажденіяхъ, въ самомъ яркомъ своемъ блескъ. -- не стоитъ ли она передъ нами, чтобы разсказать намь, къ чему пришель мірь въ тоть моменть, когда всв силы человвческой природы уже были употреблены на постройку соціальнаго зданія, когда уже со всёхъ сторонъ все предвъщало его паденіе и готовъ быль начаться новый въкъ варварства? И тамъ же впервые задымилась кровь, которая должна была оросить фундаменть новаго зданія. Не стоить ли поэтому одинь этоть памятникъ целой книги? Но, странное дело! ни разу онъ не внушилъ ни одной исторической мысли, полной тёхъ великихъ истинъ, которыя онъ въ себъ заключаетъ! Среди полчищъ путешественниковъ, стекающихся въ Римъ, нашелся, правда, одинъ, который, стоя на состанемъ знаменитомъ холмъ, откуда онъ свободно могъ созерцать удивительныя очертанія Колизея, казалось, виділь, по его словамь, какъ развертывались передъ нимъ въка и объясняли ему загадку своего движенія. И что же? онъ виділь однихь только тріумфаторовъ и капуциновъ. Какъ будто тамъ никогда не происходило ничего другого, кром'в победныхъ шествій и религіозныхъ процессій! Узкій и мелочный взглядь, которому мы обязаны извістным всему міру

Чтобы не остаться голословнымъ, я приведу вамъ, сударыня, одинь изъ самыхъ разительныхъ примфровъ ложности нъкоторыхъ ходячихъ историческихъ возэрвній. Вы знаете, что искусство сделалось одной изъ величайшихъ идей человеческаго ума благодаря грекамъ. Посмотримъ же, въ чемъ состоить это великольпное создание ихъ генія. Все, что есть матеріальнаго въ человъкъ, было идеализировано, возвеличено, обожествлено; естественный и законный порядокь быль извращень; то, что по своему происхожденію должно было занимать низшую сферу духовнаго бытія, было возведено на уровень высшихъ помысловъ человъка; дъйствіе чувствъ на умъ было усилено до безконечности, и великая разграничительная черта, отдъляющая въ разумъ божественное отъ человъческого, была нарушена. Отсюда хаотическое сившение всъхъ вравственныхъ элементовъ. Умъ устремился на предметы, наименте достойные его вниманія, съ такой же страстью, какъ и на тъ, познать которые для него всего важиъе. Всъ области мышленія сдълались равно привлекательными. Вифсто первобытной поэзіи разума и правды, чувственная и лживая ноэзія проникла въ воображеніе, и эта мощная способность, созданная для того, чтобы мы могли представлять себт лишенное образа и созерцать незримое, стала съ тъхъ поръ служить лишь для того, чтобы дёлать осязаемое еще более осязательнымъ и земное еще болфе земпымъ; въ результатъ наше физическое существо выросло настолько же, насколько наше нравственное существо умалилось. И хотя мудрецы, какъ Пивагоръ и Платонъ, боролись съ этой пагубной наклонностью духа своего времени, будучи сами болье или менье заражены имъ, но ихъ усилія не привели ни къ чему, и лишь послѣ того, какъ человъческій духъ быль обновлень христіанствомъ, ихъ доктрины пріобр'єли д'єйствительное вліяніе. Итакъ, вотъ что сдълало искусство грековъ; оно было аповеозомъ матеріи,этого нельзя отрицать. Что же, такъ ли былъ понятъ этотъ фактъ? Далеко нътъ. На дошедшіе до насъ памятники этого искусства смотрять-не понимая ихъ значенія; услаждають себя зралищемь этихъ дивныхъ вдохновеній генія, котораго, къ

**лживымъ** произведеніемъ! настоящее поруганіе одного изъ прекраспъншихъ историческихъ геніевъ, когда-либо существовавшихъ!

счастію, болье ныть на земль, - даже не подозрывая нечистыхъ чувствъ, рождающихся при этомъ въ сердцѣ, и лживыхъ помысловъ, возникающихъ въ умъ; это какое-то поклоненіе, опьяненіе, очарованіе, въ которомъ нравственное чувство гибнетъ безъ остатка. Между тъмъ достаточно было бы хладнокровно отдать себт отчеть въ томъ чувствт, которымъ бываешь полонъ, когда предаешься этому нельпому восхищевію, чтобы понять, что это чувство вызывается самой низменной стороной нашей природы, что мы постигаемъ эти мраморныя и бронзовыя тёла, такъ сказать, нашимъ тёломъ. Замътъте притомъ, что вся красота, все совершенство этихъ фигуръ приисходятъ исключительно отъ полнейшей тупости, которую онъ выражають: стоило бы только проблеску разума проявиться въ ихъ чертахъ, и плъняющій насъ идеалъ мгновенно исчезъ бы. Следовательно, мы созерцаемъ даже не образъ разумнаго существа, но какое-то человъко-подобное животное, существо вымышленное, своего рода чудовище, порожденное санымъ необузданнымъ разгуломъ ума, - чудовище, изображение котораго не только не должно было бы доставлять намъ удовольствіе, но скорже должно было бы насъ отталкивать. Итакъ, вотъ какимъ образомъ самые важные факты исторической философіи искажены или затемнены предразсудкомъ, - тъми школьными привычками, той ругиной мысли и той прелестью обманчивыхъ иллюзій, которыми и обусловливаются обыденныя историческія воззрвнія.

Вы спросите меня, можетъ быть, всегда ли я самъ былъ чуждъ этимъ обольщеніямъ искусства? Нѣтъ, сударыня, напротивъ. Прежде даже, чѣмъ я ихъ позналъ, какой-то невѣдомый инстинктъ заставлялъ меня предчувствовать ихъ, какъ сладостныя очарованія, которыя должны наполнить мою жизнь. Когда же одно изъ великихъ событій нашего вѣка привело меня въ столицу, гдѣ завоеваніе собрало въ короткое время такъ много чудесъ,—со мной было то же, что съ другими, и я даже съ большимъ благоговѣніемъ бросалъ мой оиміамъ на алтари кумировъ. Потомъ, когда я во второй разъ увидалъ ихъ при свѣтѣ ихъ родного солнца, я снова наслаждался ими съ упоеніемъ. Но надо сказагь правду,—на днѣ этого наслажденія всегда оставалось что то горькое, подобное угрызевію совѣсти; поэтому, когда понятіе объ истинѣ озарило меня, я

не противился ни одному изъ выводовъ, которые изъ него вытекали, но принялъ ихъ всё тотчасъ же безъ увертокъ.

Вернеися однако, сударыня, къ тъмъ круппымъ историческимъ личностямъ, которымъ, какъ я вамъ говорилъ намедни, исторія, по моему мнѣнію, не отводитъ подобающихъ имъ мѣстъ въ воспоминаніяхъ человѣчества. У васъ должно было получиться лишь неполное представленіе объ этомъ предметѣ. Начнемъ съ Моисея, самой гигантской и величавой изъ всѣхъ историческихъ фигуръ.

Слава Богу, прошло уже то время, когда великій законодатель еврейского народа быль даже въ глазахъ людей, претендующихъ на глубокомысліе, не болье какъ существомъ какого-то фантастического міра, подобно всімъ этимъ героямъ, полубогамъ и пророкамъ, какихъ мы встречаемъ на первыхъ страницахъ исторін всякаго древняго народа, - не болье какъ поэтическимъ образомъ, въ которомъ историческая мысль должна открыть лишь то, что онъ представляетъ поучительнаго какъ типъ, символъ или выражение эпохи, къ которой его относитъ человъческая традиція. Въ настоящее время нътъ никого, кто бы сомнъвался въ исторической реальпости Моисея. Но тъмъ не менъе несомнънно, что священная атмосфера, окружающая его имя, вовсе неблагопріятна для него, такъ какъ она мъшаетъ ему занять подобающее ему мъсто. Вліяніе, оказанное этимъ великимъ челов комъ на родъ человъческій, далеко еще не понято и не одънено надлежащимъ образомъ. Обликъ его слишкомъ затуманенъ таинственнымъ свътомъ, который его окружаетъ. Благодаря тому, что его недостаточно изучали, Монсей не представляетъ того назидавія, какое обыкновенно даетъ намъ созерцаніе великихъ историческихъ личностей. Ни общественный человъкъ, ни частвое лицо, си мыслитель, ни дъятель не находять въ исторіи его жизни всего поученія, которое въ ней содержится. Это-следствіе привычекъ, сообщенныхъ уму религіей и придающихъ библейскимъ фигурамъ сверхъестественный видъ, что заставляетъ ихъ казаться совсёмъ не такими, каковы онё въ действительности 1). Личность Моисея представляетъ между про-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Замътъте, что въ сущности библейскія лица должны быть намъ всего болъе знакомы, такъ какъ ничьи черты не обрисованы

чимъ какое-то необыкновенное смѣшеніе величія и простоты, силы и добродушія и особенно суровости и кротости, дающее на мой взглядъ, неисчериаемую пищу размышленію. Мнт кажется, что въ исторіи нъть другого лица, характеръ котораго представляль бы соединение столь противоположныхъ свойствъ и способностей. И когда я размышляю объ этомъ необыкновенномъ человъкъ и о томъ вліяніи, которое онъ оказалъ на людей, я не знаю, чему болже удивляться: историческому ли явленію, виновникомъ котораго онъ былъ, или духовному явленію, какимъ представляется его личность. Съ одной стороныэто величавое представление объ избранномъ народъ, т.-е. о народъ, облеченномъ высокой миссіей хранить на землъ идею единаго Бога, и зрълище необычайныхъ средствъ, использованныхъ имъ съ целью дать своему народу особое устройство, при которомъ эта идея могла бы сохраниться въ немъ не только во всей своей полнотъ, но и съ такой жизненностью, чтобы явиться современемъ мощной и непреодолимой, какъ сила природы, предъ которой должны будуть исчезнуть всв человъческія силы и которой когда-нибудь подчинится весь разумный міръ. Съ другой стороны-человѣкъ простодушный до слабости, умѣющій проявлять свой гнѣвъ только въ безсиліи, умфющій приказывать только путемъ усиленныхъ увфщавій, принимающій указанія отъ перваго встрічнаго; странный геній, вибств и самый сильный, и самый покорный изъ людей! Овъ творитъ будущее, и въ то же время смиренно подчиняется всему, что представляется ему подъ видомъ истины; онъ говоритъ людямъ, окруженный сіяніемъ метеора, его голосъ звучить черезъ века, онъ поражаеть народы какъ рокъ, и въ то же время овъ повинуется первому движенію чувствительнаго сердца, первому убъдительному доводу, который ему

такъ хорошо. Это — одно изъ могуществени в шихъ средствъ, которыми Писаніе д б й ствуетъ на людей. Такъ какъ надо было дать намъ возможность столь т в сно сливаться съ этими лицами, чтобы они могли вліять на самое внутреннее существо наше и т в самымъ подготовляли души къ воспринятію гораздо бол в нужнаго вліянія личности Христа, то въ Писаніи было найдено средство такъ ярко обрисовать черты этихъ лицъ, что образы ихъ неизгладимо вр зываются въ умъ, производя в печатл в нодей, съ которыми мы жили в б лизкомъ об шеніи.

приводятъ! Не поразительное ли это величіе, ве единственвый ли примъръ?

Это величіе пытались умалить, утверждая, будто вначалѣ онъ помышлялъ лишь объ освобожденіи своего народа отъ невыносимаго ига, хотя и отдавали при этомъ должное героизму, выказанному имъ въ этомъ дёлё. Въ немъ старались видъть не болте, какъ великаго законодателя, и, кажется, въ настоящее время его законы находятъ удивительно либеральными. Говорили также, что его Богъ былъ только національнымъ Богомъ, и что онъ заимствовалъ всю свою теософію у египтянъ. Конечно, онъ былъ патріотомъ, да и можетъ ли великая душа, каково бы ни было ея призваніе на земл'є, быть лишенной патріотизма? Къ тому же, есть общій законъ, въ силу котораго воздъйствовать на людей можно лишь черезъ вь силу которато воздвиствовать на людей можно лишь черезь посредство того домашняго круга, къ которому принадлежишь, той соціальной семьи, въ которой родился; чтобы явственно говорить роду человъческому, надо обращаться къ своей націи, иначе не будеть услышанъ и ничего не сдълаеть. Чъмъ болъе непосредственно и конкретно нравственное воздъйствие человъка на его ближнихъ, тъмъ оно надежнъе и сильнъе; чамъ индивидуальнае слово, тамъ оно могущественнае. Высшее начало, двигавшее этимъ великимъ человъкомъ, ни въ чемъ не познается такъ ясно, какъ въ безусловной дъйствительности и върности тъхъ средствъ, которыми онъ пользовался для осуществленія предпринятаго имъ дъла. Возможно также, что онъ нашелъ у своего илемени или другихъ наро-довъ идею національнаго Бога и что онъ воспользовался этимъ фактомъ, какъ и многими другими данными, почерпнутыми имъ въ прошломъ, чтобы ввести въ человъческій умъ свой возвышенный монотензив. Но отсюда не следуеть, чтобы Іегова не быль и для него, какъ для христіанъ, всемірнымъ Богомъ. Чемъ боле онъ старается замкнуть и изолировать этотъ великій догматъ въ своемъ племени, чемъ боле онъ прибегаетъ для достиженія этой цёли къ необычайнымъ средствамъ, тёмъ ясные выступаеть во всей этой работы высокаго ума глубоко-универсальный замысель—сохранить для всего міра, для всыхъ грядущихъ поколыній понятіе о единомъ Богы. Среди господствовавшаго тогда по всей земль многобожія можно ли было найти болже върное средство воздвигнуть истинному Богу не-

прикосновенный алтарь, какъ внушить народу, ставшему хра-нителемъ этого святилища, расовое отвращение ко всякому племени идолопоклонниковъ и связать все соціальное бытіе племени идолопоклонниковъ и связать все соціальное бытіе этого народа, всю его судьбу, всё его воспоминанія и надежды, съ однимъ этимъ принципомъ? Прочитайте съ этой точки зрёнія Второзаконіе, и вы будете изумлены тёмъ, какой свётъ оно проливаетъ не только на систему Моисея, но и на всю философію откровенія. Въ каждомъ словё этого необыкновеннаго пов'єствованія видна сверхчелов'єческая идея, влад'євшая умомъ автора. Ею объясняются также тё ужасныя поголовныя истребленія, которыя предписывалъ Моисей и которыя такъ странно протовор'єчатъ мягкости его натуры и королько столь возмутительными философія еще бол'є непоказались столь возмутительными философія еще болье непо-нятливой, чьмъ безбожной. Эта философія не постигала того, что человькъ, являвшійся столь дивнымъ орудіемъ въ рукь Провидьнія, довъреннымъ всьхъ его тайнъ, не могъ дъйствовать иначе, чёмъ дёйствуетъ само Провидёніе или природа; что для него эпохи и поколёнія не имёли никакой цёны, что его миссія заключалась не въ томъ, чтобы явить міру образець правосудія или правственнаго совершенства, но въ томъ, чтобы внести въ человъческій умъ необъятную идею, которая чтоом внести въ человъчески умъ неооъятную идею, которая не могла родиться въ немъ самостоятельно. Не думаютъ ли, что когда, заглушая вопль своего любящаго сердца, онъ приказывалъ истреблять цёлыя племена и поражалъ людей мечомъ божественнаго правосудія, онъ былъ озабоченъ лишь разселеніемъ тупого и непокорнаго народа, который онъ велъ за собой? Поистинъ превосходная психологія! Какъ поступаетъ она, чтобы не восходить до истинной причины разсматриваемаго явленія? Она избавляетъ себя отъ труда, совмѣщая въ одной и той же душь самыя противорычивыя черты, соединенія которыхъ въ одной личности ей на дъль никогда не приходилось наблюдать!

Что намъ за дѣло, впрочемъ, до того, почерпнулъ ли Моисей нѣкоторыя указанія изъ египетской мудрости? Что за важность, если онъ и помышлялъ сначала лишь объ освобожденіи своего народа отъ ига рабства? Развѣ отъ этого становится менѣе достовѣрнымъ тотъ фактъ, что, осуществивъ среди этого народа идею, либо заимствованную имъ со стороны, либо почеринутую въ глубинѣ собственнаго духа, и

окруживъ ее всёми условіями нерушимости и вѣчности, какія только можно пайти въ человѣческой природѣ, онъ тѣмъ самымъ далъ людямъ истиннаго Бога, и, слѣдовательно, родъ человѣческій всѣмъ своимъ умственнымъ развитіемъ, вытекающимъ изъ этого принципа, безспорно обязанъ ему?

Давидъ-одно изъ тъхъ историческихъ лицъ, чьи черты намъ переданы всего лучше. Что можетъ быть ярче, драматичнее, правдивее его исторіи, что можеть быть характернее его физіономіи? Повъсть его жизни, его возвышенныя пъсни, въ которыхъ настоящее удивительно сливается съ будущимъ, такъ хорошо рисуютъ стремленія его души, что въ его личности не остается для насъ ръшительно ничего скрытаго. При всемъ томъ, впечатлѣніе, подобное тому, какое мы получаемъ отъ героевъ Греціи и Рима, онъ производить лишь на умы глубоко религіозные. Это опять-таки происходить отъ того, что вск эти великіе люди Библін принадлежать къ особому міру; сіяніе, окружающее ихъ чело, удаляетъ ихъ всёхъ, къ несчастію, въ такую область, куда умъ переносится неохотно, въ сферу неотвязныхъ силъ, непреклонно требующихъ покорности, гдв всегда стоишь передъ лицомъ неумолимаго закона, гда бельше ничего не остается, какъ насть нипъ передъ этимъ закономъ. А, между темъ, какъ уразуметь развитие эпохъ, если не изучать его тамъ, гдф обусловливающее его вачало обнаруживается всего явственнъе?

Противопоставляя этимъ двумъ исполинамъ Писанія Сократа и Марка Аврелія, я хотѣль этимъ контрастомъ столь несходныхъ примѣровъ величія заставить васъ лучше оцѣнить тѣ два міра, откуда опи взяты. Прочитайте у Ксенофонта анекдоты о Сократъ, отрѣшившись при этомъ, если можете, отъ предубѣжденія, связаннаго съ его памятью; подумайте о томъ, какъ много его смерть прибавила къ его славѣ, вспомните о его пресловутомъ демонѣ, о его снисходительномь отношеніи къ пороку, которое онъ, надо сознаться, доводилъ иногда до удивительной степени '); вспомните различныя обвивенія, которыя взводили на него его современники; вспомните ту

<sup>1)</sup> Если бы я писалъ не къ женщинъ, я предложилъ бы читателю, чтобы составить себъ объ этомъ понятіе, прочесть особенно "Пиръ" Платона.

фразу, которую онъ произнесъ передъ самой смертью и которая навсегда запечатявла для потомства всю шаткость его мысли; вспомните, наконецъ, о всёхъ несогласныхъ, нелецыхъ и противоръчивыхъ ученіяхъ, которыя вышли изъ его школы. Что касается Марка Аврелія, то и по отношенію къ нему надо отбросить всякое суевъріе; обдумайте хорошенько его квигу; припомните ліонскую різню, ужаснаго человіка, въ руки котораго онъ предалъ міръ, время, въ которое онъ жилъ, высокую сферу, къ которой онъ принадлежаль, и всъ средства величія, которыми онъ располагаль благодаря своему положенію въ міръ. Затьмъ сравните, пожалуйста, плоды сократовской философіи съ вліяніемъ религіи Моисея, личность римскаго императора съ личностью того, кто, изъ пастуха ставъ царемъ, поэтомъ, мудрецомъ, воплотилъ въ себъ великій и тайнственный идеаль пророка-законодателя, кто сдёлался центромъ того міра чудесь, въ которомъ должны были свершиться судьбы человъчества, кто окончательно опредълилъ глубокое и исключительное религіозное направленіе своего народа, долженствовавшее поглотить все его существование, и этимъ путемъ создалъ на землѣ порядокъ вещей, благодаря которому только и стало возможнымъ возникновение на ней царства истины. Я не сомнвваюсь, что вы согласитесь тогда, что если поэтическая мысль изображаеть намъ людей, подобныхъ Моисею и Давиду, сверхчеловъческими существами и окружаетъ ихъ особымъ свътомъ, то, съ другой стороны, и здравый смыслъ, при всей своей холодности, не можеть не видьть въ нихъ начто большее, чамъ просто великихъ, необыкновенныхъ людей, и вамъ станетъ яснымъ, мнъ кажется, что въ духовной жизни міра эти люди несомн'янно были вполн'я непосредственными проявленіями управляющаго ею высшаго закона, и что ихъ появление соотвътствуетъ тъмъ великимъ эпохамъ физическаго порядка, которыя время отъ времени преобразуютъ и обновляють природу 1).

<sup>1)</sup> Впрочемъ, ничто не можетъ быть поиятнѣе огромпой славы Сократа, сдинственнаго въ древнемъ мірѣ человѣка, умершаго за свои убѣжденія. Этотъ единичный примѣръ идейнаго героизма долженъ былъ въ самомъ дѣлѣ ошеломить народы, какъ нѣчто изъ ряда вонъ выходящее. Но для насъ, видѣвшихъ цѣлые народы жертвующими жизнью за дѣло истины, не безуміе ли такъ же ошибаться на его счетъ?

Затъмъ идетъ Эпикуръ. Вы понимаете, конечно, что я не придаю особеннаго значенія репутаціи этого лица. Но надо вамъ сказать прежде всего, что, поскольку д'яло касается его матеріализма, посл'ядній нич'ямъ не отличался отъ идей другихъ древнихъ философовъ: разница лишь въ томъ, что, обладая болбе прямымъ и последовательнымъ сужденіемъ, чемъ большинство изъ нихъ. Эпикуръ не запутывается подобно имъ въ безконечныхъ противоръчіяхъ. Языческій деизмъ кажется ену тімъ, чень онъ быль на самонъ діль, — нельпостью; спиритуализмъ же обманомъ. Его физика, заимствованная, впрочемъ, цъликомъ у Демокрита, е которомъ Бэконъ гдъ-то отозвался, какъ о единственномъ разумномъ физикъ древности, не стоитъ ниже воззрѣній на природу другихъ естествоиспытателей его времени; что же касается его теоріи атомовъ, то если очистить ее отъ метафизики, опа въ наше время, когда молекулярная философія сдёлалась столь положительной, далеко не будетъ казаться столь смъшной, какъ ее находили. Но въ особенности его имя связано, какъ вамъ извъстно, съ его нравственной доктриной, и она-то была причиною его дурной славы. Дъло въ томъ, однако, что о его морали мы судимъ только по излишествамъ его секты и по болъе или менъе произвольнымъ вя истолкованіямъ, сделаннымъ послё него; собственныя его сочиненія, какъ вы знаете, до насъ не дошли. Цицеронъ, конечно, былъ воленъ содрогаться при одномъ имени сладострастія; во сравните, пожалуйста, это столь поносимое ученіе-въ томъ видъ, какъ его должно представлять себъ, основываясь на всемъ, что мы знаемъ о самой личности его автора, и отбросивъ тъ послъдствія, къ которымъ оно привело въ языческомъ мірѣ, такъ какъ эти последствія въ гораздо большей степени объясняются общимъ складомъ ума въ ту эпоху, чёмъ самой доктриней Эпикура, — сравните, говорю я, эту мораль съ другими правственными системами древнихъ, и вы найдете, что, не будучи ни столь высокомърной, ни столь суровой, ни столь невыполнимой. какъ мораль стоиковъ, ни столь неопредвленной, расплывчатой и безсильной, какъ мораль платониковъ, она отличалась сердечностью, благоволеніемъ, гуманностью, и въ некоторомъ роде заключала въ себе долю христіанской морали. Никоимъ образомъ нельзя не признать того, что эта философія содержала въ себт одинъ существенно

важный элементъ, котораго была совершенно лишена практическая мысль древнихъ, именно элементъ единенія, солидарности, благоволенія между людьми. Она въ особенности отличалась здравымъ смысломъ и отсутствіемъ гордости, чего нельзя сказать ни объ одномъ изъ остальныхъ философскихъ ученій того времени. Впрочемъ, она и видъла высшее благо въ душевномъ мирѣ и кроткой радости, которыя являются-де на землъ подобіемъ небесваго блаженства боговъ. Эпикуръ самъ подаль примъръ такого безмятежнаго существованія: онъ прожиль свою жизнь почти безвъстнымъ, отдаваясь самымъ нъжнымъ привязавностямъ и научнымъ занятіямъ. Если бы его нравственному ученію удалось вкореняться въ умахъ народовъ, не исказившись подъ вліяніемъ порочнаго начала, властвовавшаго тогда надъ міромъ, то, безъ всякаго сомнѣвія, оно сообщило бы серднамъ кротость и гуманность, которыхъ совершенио не въ состояни были внушить ни хвастливая мораль Портика, ни мечтательное умозрѣніе академиковъ. Прошу васъ также обратить вниманіе на то. что Эпикуръ — единственный изъ мудрецовъ древности, отличавшійся вполнъ безупречнымъ характеромъ, и единственный, память о которомъ у его учениковъ соединялась съ любовью и почитаніемт, близ-кими къ поклоненію <sup>1</sup>). Вы понимаете теперь, почему намъ надо было постараться нъсколько исправить наше представленіе объ этомъ человѣкѣ.

Къ Аристотелю мы не станемъ возвращаться. Правда, съ нимъ связанъ одинъ изъ важнѣйшихъ отдѣловъ новой исторіи, но это слишкомъ обширный предметъ, чтобы трактовать его мимоходомъ. Прошу васъ только замѣтить, что Аристотель въ нѣкоторомъ родъ является порожденіемъ новаго ума. Вполнѣ естественно, что въ юности своей новый разумъ, томимый огромной потребностью въ знаніи, всѣми силами привязался къ этому механику человѣческаго ума, который съ помощью своихъ рукоятокъ, рычаговъ и блоковъ заставлялъ познаніе двигаться съ поразительной быстротой. Вполнѣ понятно также, что онъ пришелся такъ по вкусу арабамъ, которые первые откопали его. У этого внезапно возникшаго народа не было ничего

<sup>1)</sup> Иноагоръ не составляетъ исключения. Это была баснословная личность, которой всякий приписываль все, что хотълъ.

своего, на что онъ могъ бы опереться; естественно, что готовая мудрость была для него подходящимъ дѣломъ. Какъ бы то ни было, все это уже миновало: арабы, схоластики и ихъ общій учитель—всѣ они выполнили свои различныя назначенія. Уму все это придало большую основательность и самонадѣянность, ходъ его развитія сталъ увѣреннѣе; онъ усвоилъ себѣ пріемы, облегчающіе его движенія и ускоряющіе его работу. Все сдѣлалось къ лучшему, какъ видите, — зло обратилось во благо, благодаря скрытымъ силамъ и озареніямъ обновленнаго ума. Теперь намъ надо вернуться назадъ и снова вступить на широкій путь, которымъ сознаніе шло въ тѣ времена, когда оно не располагало еще никакими другими орудіями, кромѣ золотыхъ и лазоревыхъ крыльевъ своей небесной природы.

Обратимся къ Магомету. Если подумать о благихъ послѣдствіяхъ, которыя его религія имѣла для человѣчества, вопервыхъ, потому, что вмѣстѣ съ другими болѣе могущественными причинами она содъйствовала искорененію многобожія, затъмъ потому, что она распространила на огромной части земного шара и даже въ мъстностяхъ, казалось бы, недоступныхъ общему умственному движеню, понятие о единомъ Богъ и о всемірной втрт и ттить подготовила безчисленное множе-ство людей къ конечнымъ судьбамъ человъческаго рода,—если подумать обо всемъ этомъ, то нельзя не признать, что, несмотря на дань, которую этотъ великій человъкъ, безъ сомнънія, заплатиль своему времени и місту, гді онь родился, онь несравненно бол'ве заслуживаетъ уваженія со стороны людей, чёмъ вся эта толпа безполезныхъ мудрецовъ, которые не сум'вли ни одно изъ своихъ измышленій облечь въ плоть и сумъли ни одно изъ своихъ измышленій облечь въ плоть и кровь и ни въ одно человъческое сердце вселить твердое убъжденіе, которые лишь вносили раздъленіе въ человъческое существо, вмъсто того, чтобы постараться объединить разрозненные элементы его природы. Исламъ представляетъ одно изъ самыхъ замъчательныхъ проявленій общаго закона; судить о немъ иначе, значитъ отрицать всеобъемлеющее вліяніе христіанства, отъ котораго онъ произошелъ. Самое существенное станства, отъ котораго онъ произошелъ. Самое существенное свойство вашей религи заключается въ томъ, что она можетъ облекаться въ самыя разнообразныя формы религіозной мысли, способна даже комбинироваться при случать съ заблужденіемъ.

чтобы достигнуть своего полнаго результата. Въ великомъ процессъ развитія откровенной религіи ученіе Магомета необходино должно быть разсматриваемо, какъ одна изъ ея вътвей. Самый исключительный догматизмъ долженъ безъ всякихъ затрудненій признать этоть важный факть, и онь, конечно, сделаль бы это, если бы хоть разъ, какъ следуетъ, отдалъ себъ отчетъ въ тойъ, что побуждаетъ насъ видъть въ магометанахъ естественныхъ враговъ нашей религи, такъ какъ лишь отсюда и проистекаетъ предразсудокъ 1). Вы знаете, впрочемъ, что въ коранъ нътъ почти пи одной главы, въ которой не упоминалось бы объ Інсусъ Христъ. А не видъть дъйствія христіанства повсюду, гдъ произносится хотя бы только имя Спасителя, не замічать, что онъ оказываеть вліяніе на вст умы, какинъ бы то ни было образомъ соприкасающіеся съ его запов'ядями, - значить не им'ять яснаго представленія о великомъ дѣлѣ искупленія и ничего не понимать въ тайнѣ царства Христова; иначе пришлось бы исключить изъ числа лицъ, пользующихся милостью искупленія, множество людей, носящихъ название христіанъ, — а не значило ли бы это-свести царство Христово къ пустякамъ, а всемірное христіанство къ ничтожной горсти людей?

Представляя результать религіознаго броженія, вызваннаго на Восток'в появленіемь новой религіи, магометанство занимаеть первое м'єсто въ ряду явленій, на первый взглядь не вытекающихь изъ христіанства, на д'ял'в же несомн'явно происходящихь оть него. Такимъ образомъ, помико отрицательнаго возд'яйствія, которое опо оказало на образованіе христіанскаго общества, заставивъ различные частные интересы народовъ слиться въ единомъ интерес'я ихъ общей безопасности, помимо обширнаго матеріала, который арабская цивилизація доставила нашей (два обстоятельства, въ которыхъ сл'ядуетъ вид'ять окольные пути, избранные Провид'я немъ съ ц'ялью выполнить задачу возрожденія рода челов'я челов'я челов'я челов'я челов'я челов в челов в

<sup>1)</sup> Первоначально магометане не питали никакой антипатіи къ христіанамъ; ненависть и презрѣніе къ послѣднимъ развились у нихъ лишь въ результатѣ долгихъ войнъ, которыя они съ ними вели. Что касается христіанъ, то они, естественно, должны были смотрѣть на мусульманъ сначала какъ на идолопоклонниковъ, а потомъ—какъ на враговъ своей вѣры, какими тѣ дѣйствительно и сдѣлались.

въ собственномъ вліяніи ислама на духъ покорившихся ему народовъ необходимо признать прямое дѣйствіе того ученія, изъ котораго онъ проистекаетъ и которое въ этомъ случаѣ лишь приспособилось къ нѣкоторымъ требованіямъ мѣста и времени, въ цѣляхъ распространенія сѣмени истаны на возможно большее, пространство. Конечно, счастливы тѣ, кто служитъ Господу съ полнымъ сознаніемъ и убѣжденіемъ! Но не будемъ забывать, что въ мірѣ существуетъ безконечное множество силъ, которыя повануются голосу Христа, нисколько не отдавая себѣ отчета въ томъ, что ими двигаетъ высшая сила.

llamъ остается еще только Гомеръ. Въ настоящее время вопросъ о томъ вліяніи, которое Гомеръ оказаль на человъческій умъ, не оставляеть больше сомнівній. Мы отлично знаемъ, что такое гомеровская поэзія; мы знаемъ, какимъ образомъ она содъйствовала опредъленію греческаго характера, въ свою очередь определившаго харектеръ всего древняго міра; мы знаемъ, что эта поэзія явилась на см'єну другой, болъе возвышенной и болъе чистой, отъ которой до насъ дошли только обрывки. Мы знаемъ также, что она ввела новый порядок, идей на мъсто прежняго, выросшаго не на греческой почва, и что эти первопачальныя идеи, отвергнутыя новымъ мышленіемъ и нашедшія себѣ убѣжище частью въ мистеріяхъ Самовракій, частью подъ свиью другихъ святилищъ забытыхъ истинъ, продолжали существовать съ тъхъ поръ лишь для пебольшого числа избранныхъ или посвященныхъ 1); но чего, мнъ кажется, мы не знасмъ, это той общей связи, которая существуеть между Гомеровъ и нашимъ временемъ, того, что до сихъ поръ уцълъло отъ него въ міровомъ сознаніи. Между тёмъ въ этомъ собственно и заключается весь интересъ настоящей философіи исторіи, такъ

<sup>1)</sup> Вліяніе гомеровской поэзіи естественно сливается съ вліяніемъ греческаго искусства, такъ какъ она представляетъ собою прообразъ послѣдняго; другими словами, поэзія создала искусство, которое продолжало вліять въ томъ же направленіи. Вопросъ о томъ, существовалъ ли когда-нибудь Гомеръ какъ личность, для насъсовершенно безразличенъ; историческая критика никогда не будетъ въ состояніи изгладить память Гомера, философа же должна запимать только илея, связанная съ эгой памятью, а не самая личность пеэта.

какъ главная цёль ея изслёдованій состоить, какъ вы видёли, въ отысканіи постоянныхъ результатовъ и вёчныхъ послёдствій историческихъ явленій.

Итакт, для насъ Гомеръ въ современномъ мірѣ остается все тѣмъ же Тифономъ или Ариманомъ, какимъ онъ былъ въ мірѣ, имъ самимъ созданномъ. На нашъ взглядъ, гибельный героизмъ страстей, грязный идеалъ красоты, необузданное пристрастіе къ землѣ,—все это заимствовано нами у него. Замѣтьте, что ничего подобнаго никогда не наблюдалось въ Замътъте, что ничего подобнаго никогда не наблюдалось въ другихъ цивилизованныхъ обществахъ міра. Одни только греки рѣшились такимъ образомъ идеализировать и обоготворять порокъ и преступленіе, такъ что поэзія зла существовала только у нихъ и у народовъ, унаслѣдовавшихъ ихъ цивилизацію. По исторіи среднихъ вѣковъ можно ясно видѣть, какое направленіе приняла бы мысль христіанскихъ народовъ, если бы она всецѣло отдалась рукѣ, которая ее вела. Слѣдовательно эта поэзія не могла придти къ намъ отъ намихъ стъропилут, продуковъ умят, полобъ стъропилут, продуковъ умят, полобъ стъропилут, продуковъ стъропилут, продуковъ стъропилут, продукъ стъропилут, продуковъ стъропилут и полобъ стъропили и полобъ стъропилут и полобъ стъропили и полобъ стъропи съверныхъ предковъ: умъ людей съвера отличался совсъмъ другимъ складомъ и менъе всего былъ склоненъ прилъпляться къ земному; если бы онъ одинъ сочетался съ христіанствомъ, то, вмъсто того, что произошло, онъ скоръе потерялся бы въ туманной неопредъленности своего мечтательнаго вообра-

въ туманной неопредъленности своего мечтательнаго воображенія. Впрочемъ, отъ крови, которая текла въ ихъ жилахъ, у насъ уже ничего не осталось, и мы учимся жить бе у народовъ, описанныхъ Цезаремъ и Тацитомъ, а у тъхъ, которые составляли міръ Гомера.

Лишь съ недавняго времени поворотъ къ нашему собственному прошлому снова приводитъ насъ понемногу на лоно родной семьи и позволяетъ намъ мало-по-малу возстановить отцовское наслъдіе. Мы унаслъдовали отъ народовъ съвера однълишь привычки и традиціи; умъ же питается только знаніемъ; наиболье застарълыя привычки утрачиваются, ваиболье укоренившіяся традиціи изглаживаются, если онть не связаны со знаніемъ. Между тъмъ всъ наши идеи, за исключеніемъ религіозныхъ, мы несомнънно получили отъ грековъ и римлянъ.

Такимъ образомъ гомеровская поэзія, отвративъ сперва на древнемъ Западъ ходъ человъческой мысли отъ воспоминаній о великихъ дняхъ творенія, сдълала то же и съ

минаній о великих дняхъ творенія, сдёлала то же и съ новымъ; перейдя къ намъ вм'єст'є съ наукой, философіей и

литературой древнихъ, она до такой степени заставила насъ слиться съ ними, что въ настоящее время, при всемъ томъ, чего мы достигли, мы все еще колеблемся между міромъ лжи и міромъ истины. Хотя въ наши дни Гомеромъ занимаются очень мало и, навърно, его не читають, его боги и герои тъмъ не менъе все еще оспариваютъ почву у христіанской мысли. Дёло въ томъ, что въ этой глубоко земной, глубоко матеріальной поэзіи, необычайно списходительной къ порочности нашей природы, действительно заключается какое-то удивительное обаяніе; она ослабляеть силу разума, своими призраками и обольщеніями держить его въ какомъ-то тупомъ одъленъніи, убаюкиваетъ и усыпляетъ его своими мощными иллюзіями. И до тіхъ поръ, пока глубокое нравственное чувство, порожденное яснымъ пониманіемъ всей древности и всепалымъ подчинениемъ ума христіанской истинъ, не наполпитъ наши сердца презръніемъ и отвращеніемъ къ этимъ въкамъ обмана и безумія, которыя до сихъ поръ въ такой степени владбють нами, къ этимъ настоящимъ сатурналіямъ въ жизни человъчества, -- пока своего рода сознательное раскаяніе не заставить нась стыдиться того безспысленнаго поклоненія, которое им слишкомъ долго расточали этому гнусному величію, этой ужасной добродьтели, этой нечистой красоть,до твхъ поръ старыя дурныя впечатлевія не перестанутъ составлять самый жизненный и деятельный элементь нашего разума. Что касается меня, то, по моему мненію, для того, чтобы намъ вполнъ переродиться въ духъ откровенія, мы должны еще пройти черезъ какое-нибудь великое испытаніе, черезъ всесильное искупленіе, которое весь христіанскій міръ испыталь бы во всей его полноть, которое на всей земной поверхности ощущалось бы какъ грандіозная физическая катастрофа; иначе я не представляю себь, какимъ образомъ мы могли бы очиститься отъ грязи, еще оскверняющей нашу намять 1). Итакъ, вотъ какъ философія исторіи должва пони-

<sup>1)</sup> Для нашего времени положительнымъ счастьемъ является вновь открытая съ недавнихъ поръ историческому мышленію область, не зараженная гомеризмомъ. Вліяніе идей Индіи уже сказывается на ходѣ развитіи философіи чрезвычайно благотворнымъ образомъ. Дай Богь, чтобы мы возможно скорѣе пришли этимъ кружнымъ путемъ къ той цѣли, къ которой болѣе короткій путь до сихъ поръ не могъ насъ привести.

мать гомеризмъ. Судите теперь, какими глазами должна она смотръть на личность Гомера. Подумайте, не обязана ли она въ виду этого по совъсти наложить на его чело клеймо не-изгладимаго позора!

Вотъ, сударыня, мы и пересмотрели всю нашу галлерею лицъ. Я не сказалъ вамъ всего, что имълъ сказать, но пора кончить. И знаете ли что? Въ сущности у насъ, русскихъ, пътъ ничего общаго ни съ Гомеромъ, ни съ греками, ни съ римлянами, ни съ германцами; намъ все это совершенно чуждо. Но что же делать? поневоле приходится говорить языкомъ Европы. Наше чужеземное образование до такой степени заставило насъ держаться Европы, что, хотя мы и не усвоили ея идей, у насъ нътъ другого языка, кромъ того, на которомъ говоритъ она; такимъ образомъ намъ не остается ничего другого, какъ говорить этипъ языкопъ. Если немногіе имъющіеся у насъ умственные навыки, традиціи и воспоминанія и все наше прошлое не связывають насъ ни съ однимъ народомъ земли, если мы не принадлежимъ въ сущности ни къ одной изъ системъ вравственнаго міра, то во всякомъ случав вившность нашего соціальнаго быта связываеть насъ ст западнымъ міромъ. Эта связь, очень слабая въ дъйствительности, не скръпляетъ насъ съ Европой такъ теспо, какъ это воображають, и не заставляеть насъ всемь нашимь существомъ почувствовать совершающееся тамъ великое движение, но она тъмъ не менъе ставитъ всю нашу будущую судьбу въ зависимость отъ судебъ европейскаго общества. Поэтому, чёмъ больше мы будемъ стараться слиться съ послёднимъ, тъмъ лучше это будетъ для насъ. До сихъ поръ мы жили совершенно обособленно. То, чему мы научились у другихъ, оставалось снаружи, служа простымъ украшеніемъ и не проникая вамъ въ душу. Но въ настоящее время силы господствующаго общества настолько возросли, его вліяніе на остальную часть человъческого рода столь далеко распространилось, что скоро мы душой и тъломъ будемъ вовлечены въ міровой потокъ. Это не подлежитъ сомнению, и, наверно, намъ нельзя будеть долго оставаться въ нашемъ одиночествъ. Сдълаемъ же все, что можемъ, чтобы подготовить путь нашимъ потомкамъ. Такъ какъ мы не можемъ завъщать имъ то, чего не имфли сами-вфрованій, образованнаго временемъ ума, рфзко

очерченной индивидуальности, мнжній, развившихся въ теченіе долгой, оживленной и д'ятельной умственной жизни, плодотворной по своимъ результатамъ, — то оставимъ имъ, по крайней мѣрѣ, нѣсколько идей, которыя, хотя мы и не сами ихъ нашли, все же, перейдя отъ одного поколѣнія къ другому, будутъ заключать въ себѣ нѣкоторый традиціонный элементъ и въ силу этого будутъ обладать нѣсколько большей силой и плодовитостью, чѣмъ наши собственныя мысли. Такимъ образомъ мы окажемъ потомству важную услугу и не напрасно проживемъ на землѣ.

Прощайте, сударыня. Вполнт въ вашей власти заставить меня продолжить мои разсужденія объ этомъ предметт, сколько вамъ будетъ угодно. Впрочемъ, къ чему въ задушевной бестать, гат собестаники вполнт понимаютъ другъ друга, разрабатывать и исчерпывать до конца каждую мысль? Если того, что я сказалъ вамъ, достаточно, чтобы изученіе исторіи могло дать вамъ нтачо новое и возбудить въ васъ болте глубокій интересъ, чтмъ какой оно вызываетъ обыкновенно, я буду вполнт удовлетворенъ 1).

Некрополь, 1829, 16 февраля.

Отдавая эти письма въ печать, намъ следовало бы, можетъ быть, просить читателя о снисхождении къ слабости и даже неправильности слога. Излагая свои мысли на чужомъ языкв и не имвя никаких влитературных притязаній, мы, конечно, вполив сознавали, чего намъ недостаетъ въ этомъ отношения. Но мы полагали, во-первыхъ, что въ нынешнее время сведущій читатель не придаетъ уже формъ, какъ прежде, большаго значенія, чёмъ она заслуживаеть, и готовъ немного потрудиться, чтобы извлечь мысль, если она кажется ему стоющей того, изъ-подъ спуда самаго несовершеннаго изложенія. Затімь мы полагали, что въ наше время цивилизація болье чімь когда-либо требуетъ распространенія идей въ какой бы то ни было формф, и что бывають такіе случаи, такія соціальныя условія, когда человъкъ, полагающій, что онъ имфетъ сообщить человъчеству нъчто важное, лишенъ выбора: ему ничего другого не остается, какъ говорить на общераспространенномъ языкъ, хотя бы онъ владъль лишь смѣшнымъ, искаженнымъ нарѣчіемъ его. Наконецъ, мы полагали, что литературная держава слишкомъ благородна въ настоящее время, чтобы предписывать всёмъ своимъ подданнымъ всякихъ мёстностей и широтъ офиціальный языкъ своего академическаго трибунала, и что, дорожа лишь томь, чтобы высказываемое было правдой, она не обращаетъ особеннаго вниманія на то, хорошо или дурно эта правда высказана. Вотъ на что мы разсчитывали.

## письмо четвертое

(о зодчествѣ).

Вы находите, по вашимъ словамъ, какую-то особенную связь между духомъ египетской архитектуры и духомъ архитектуры нъмецкой, которую обыкновенно называютъ готической, и вы спрашиваете меня, откуда эта связь, т.-е. что можеть быть общаго между пирамидою фараона и стръльчатымъ сводомъ, между каирскимъ обелискомъ и шпилемъ западно-европейскаго храма? Дъйствительно, какъ ни удалены другъ отъ друга эти два фазиса искусства промежуткомъ болъе, чъмъ въ тридцать въковъ, между ними есть разительпое сходство, и я не удивляюсь, что вамъ пришло на мысль это любопытное сближеніе, такъ какъ оно до извъстной степени неизбъжно вытекаетъ изъ той точки зрънія, съ которой мы съ вами условились разсматривать исторію челов'ячества. И прежде всего, въ отношени пластической природы этихъ двухъ стилей, ихъ внъшней формы, обратите внимание на эту геометрическую фигуру—треугольникъ, —которая вивщаетъ въ себв и такъ хорошо очерчиваетъ и тотъ, и другой. Замвтьте, далье, общій опять-таки обоимъ характерь безполезности или, върнъе, простой монументальности. Именно въ немъ, по моему, -- ихъ глубочайшая идея, то, что въ основъ составляетъ ихъ общій духъ. Но вотъ что особенно любопытно. Сопоставьте вертикальную линію, характеризующую эти два стиля, съ горизонтальной, лежащей въ основъ эллинскаго зодчества, -- и вы тамъ самымъ вполна опредалили вст разнообразные архитектурные стили всёхъ временъ и всёхъ странъ. И эта огромная антитеза сразу укажеть вамъ глубочайшую черту всякой эпохи и всякой страны, гдъ только она обнаруживается. Въ греческомъ стилъ, какъ и во всъхъ болъе или менъе приближающихся къ нему, вы откроете чувство осъдлости, домовитости, привязанность къ землъ и ея утъхамъ, въ египетскомъ и готическомъ-монументальность, мысль, порывъ къ небу и его блаженству; греческій стиль со всёми производными отъ него оказывается выражениемъ матеріальныхъ потребностей

человъка, вторые два — выраженіемъ его нравственныхъ нуждъ; другими словами, пирамидальная архитектура является чъмъ-то священнымъ, небеснымъ, горизонтальная же — человъческимъ и земнымъ. Скажите, не воплощается ли здъсь вся исторія человъческой мысли, сначала устремленной къ небу въ своемъ природномъ цъломудріи, потомъ, въ періодъ своего растлънія, пресмыкавшейся въ прахъ и, наконецъ, снова кинутой къ небу всесильной десницей Спасителя міра!

Надо замѣтить, что архитектура, еще нынѣ зримая на берегахъ Нила, — безъ сомнѣнія старѣйшая въ мірѣ. Есть, правда, древность еще болѣе отдаленная, но не для искусства. Такъ, циклопическія постройки, и въ томъ числѣ индійскія, наиболѣе обширныя въ этомъ родѣ, представляютъ собою лишь первые проблески идеи искусства, а не произведенія искусства въ собственномъ смыслѣ слова. Поэтому съ полнымъ правомъ можно утверждать, что египетскіе памятники содержатъ въ себѣ первообразы архитектовической красоты и первые элементы искусства вообще. Такимъ образомъ, египетское искусство и готическое искусство пъйствительно стоятъ ва обоихъ концахъ пути, пройденнаго человѣчествомъ, и въ этомъ тождествѣ его начальной идеи съ тою, которая опредѣляетъ его конечныя судьбы, нельзя не видѣть дивный кругъ, объемлющій всѣ протекшія, а, можетъ быть, и всѣ грядущія времена.

концахъ пути, пройденнаго человъчествомъ, и въ этомъ тождествъ его начальной идеи съ тою, которая опредъляетъ его конечныя судьбы, нельзя не видъть дивный кругъ, объемлющій всъ протекшія, а, можетъ быть, и всъ грядущія времена.

Но среди разнообразныхъ формъ, въ которыя поперемънно облекалось искусство, есть одна, заслуживающая съ нашей точки зрѣнія особенваго вниманія, именно готическая башня, высокое созданіе строгаго и вдумчиваго съвернаго христіанства, какъ бы цъликомъ воплотившее въ себъ основную мысль христіанства. Достаточно будетъ немногихъ словъ, чтобы уяснить вамъ ея значеніе въ области искусства. Вы знаете, какъ прозрачная атмосфера полуденныхъ странъ, ихъ чистое небо и даже ихъ безцвътная растительность способствуютъ рельефности очертаній греческихъ и римскихъ памятниковъ. Прибавьте сюда этотъ рой прелестныхъ воспоминаній, которыя витаютъ и группируются вокругъ нихъ и окружаютъ ихъ такимъ ореоломъ и столькими иллюзіями,—и вы получите всъ элементы, составляющіе ихъ поэзію. Но готическая башня, не имъющая другой исторіи, кромъ темнаго преданія, которое старая бабушка разсказываетъ внучкамъ у камелька, столь

одинокая и печальная, ничего не заимствующая отъ окружающаго,—откуда ея поэзія? Вокругъ нея—только лачуги да облака, ничего больше. Все ея очарованіе, значитъ, въ ней самой. Это, мнится,—сильная и прекрасная мысль, одиноко рвущаяся къ небесамъ, не обыденная земная идея, а чудесное откровеніе, безъ причины и задатковъ на землъ, увлекающее васъ изъ этого міра и переносящее въ лучшій міръ.

васъ изъ этого міра и переносящее въ лучтій міръ.

Наконецъ, вотъ черта, которая окончательно выразитъ
нашу мысль. Колоссы Нила, такъ же какъ и западные храмы, кажутся намъ сначала простыми украшеніями. Невольно спрашвваешь себя: къ чему они? Но, присмотръвшись ближе, вы замътите, что совершенно такъ же обстоитъ дъло и съ красотами природы. Въ самомъ дёлё: видъ звёзднаго небосвода, бурнаго океана, цепи горъ, покрытыхъ вечными льдами, африканская пальма, качающаяся въ пустынѣ, англійскій дубъ, отражающійся въ озерѣ,—всѣ наиболѣе величественныя картины природы, какъ и изящнѣйшія ея произведенія, точно такъ же сначала не будять въ умѣ никакой мысли о пользѣ, вызываютъ въ первую минуту лишь совершенно безкорыстныя мысли; между тёмъ въ нихъ есть полезность, но на первый взглядъ она не видна и только позднёе открывается размышленю. Такъ и обелискъ, не дающій даже достаточно твыи, чтобы на минуту укрыть васъ отъ зноя почти тропическаго солнца, не служить ни къ чему, но заставляеть васъ поднять взоръ къ небу; такъ великій храмъ христіанскаго міра, когда въ часъ сумерокъ вы блуждаете подъ его огромными сводами и глубокія тіни уже наполнили весь корабль, а стекла купола еще горять последними лучами заходящаго солнца, более удивляеть васъ, чемъ чаруетъ своими нечеловъческими размърами; но эти размъры показываютъ вамъ, что человъческому созданію было дано однажды для прославленія Бога возвыситься до величія самой природы 1). Наконецъ, когда тихимъ летнимъ вечеромъ, идя вдоль долины Рейна. вы приближаетесь къ одному изъ этихъ старинныхъ средневѣковыхъ городовъ, смиренно простершихся у подножья своего

<sup>1)</sup> Мы съ умысломъ причислили соборъ св. Петра въ Римѣ къ готическимъ храмамъ, ибо на нашъ взглядъ они, хотя и составлены изъ разныхъ элементовъ, но порождены однимъ и тѣмъ же началомъ и носятъ на себѣ его печать.

колоссальнаго собора, и дискъ луны въ туманѣ рѣетъ надъ верхушкой гиганта,—зачѣмъ этотъ гигантъ передъ вами? Но, можетъ быть, онъ навѣетъ на васъ какое-нибудь благочестивое и глубокое мечтаніе; можетъ быть, вы съ новымъ жаромъ падете ницъ передъ Богомъ этой могучей поэзіи; можетъ быть, наконецъ, свѣтозарный лучъ, исходящій отъ вершины памятника, пронижетъ окружающій васъ мракъ и, освѣтивъ внезапно путь, вами пройдевный, изгладитъ темный слѣдъ былыхъ ошибокъ и заблужденій! Вотъ почему стоитъ передъ вами этотъ гигантъ.

А послё этого идите въ Пестумъ и отдайте себё отчетъ во впечатлёніи, которое онъ произведетъ на васъ. Вотъ что съ вами случится: вся изнёженность, всё соблазны языческаго міра, принявъ самыя обольстительныя свои формы, внезанно встанутъ толпой вокругъ васъ и опутаютъ васъ своей фантастической сѣтью; всѣ воспоминанія о вашихъ безумнѣйшихъ утѣхахъ, о самыхъ пламенныхъ вашихъ порывахъ проснутся въ вашихъ чувствахъ, и тогда, забывъ ваши искреннъйшія върованія и задушевнъйшія убъжденія, вы помимо собственной воли будете всёми фибрами вашего земного существа обожать тѣ нечистыя силы, которымъ такъ долго въ опьянени своего тѣла и души поклонялся человѣкъ. Ибо и прекраснёйшій изъ греческихъ храмовъ не говоритъ намъ о небѣ; пріятное чувство, которое внушають намъ его прекрасныя порпорціи, имѣетъ цѣлью лишь заставить насъ полнѣе вкушать земныя наслажденія; храмы древнихъ представляли собою въ сущности не что иное, какъ прекрасныя жилища, которыя они строили для своихъ героевъ, ставшихъ богами, тогда какъ наши церкви являются настоящими религіозными памятниками. И потому лично я испыталь, признаюсь, въ тысячу разъ больше счастія у подножья Страсбургскаго собора, сму разь облыше счастия у подножья Страсоургскаго сообра, нежели предъ Пантеономъ или даже внутри Колизея, этого внушительнаго свидътеля двухъ величайшихъ славъ человъчества: владычества Рима и рожденія христіанства. Госпожа Сталь сказала какъ-то, говоря о музыкъ, что она одна отличается прекрасной безполезностью и что именно поэтому она такъ глубоко волнуетъ насъ 1). Вотъ наша мысль, вы-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Далѣе конецъ этого письма въ "Телескопѣ" (1832, № 11, стр. 354) былъ напечатанъ такъ: "И въ сей-то мысли, какъ и во

раженная на языкъ генія; мы только прослѣдили въ другой области тотъ же принципъ. Въ общемъ несомнѣнно, что красота и добро исходятъ изъ одного источника и подчиняются одному и тому же закону, что они являются таковыми лишь въ силу своей безкорыстности, что, наконецъ, исторія искусства — не что иное, какъ символическая исторія человѣчества.

Въ "Телескопъ" за 1832 г., № 11, стр. 347 слл., было напечатано, подъ заглавіемъ "Нъчто изъ переписки NN", нъсколько выдержекъ изъ утраченныхъ для насъ философскихъ писемъ Чаадаева; вотъ онъ.

- Намъ предписано любить ближняго; но для чего?—Чтобы отклонить любовь нашу отъ самихъ себя. —Это не мораль, а просто логика. Что бы я ни дёлаль, между мною и истиною вѣчно становится что-то постороннее, и это постороннее это я самъ. Я самъ отъ себя заслоняю истину. Одно, слѣдовательно, средство открыть ее: отстранить свое я. Потому, мнѣ кажется, хорошо бы было, если бы мы часто повторяли самимъ себѣ то, что Діогенъ сказалъ Александру: посторонись, ты заслоняешь мить солнце!
- -- Онъ умеръ, тотъ, кого вы любили, передъ къмъ вы благоговъли, и вамъ осталось отъ него одно грустное воспоминаніе—грустное и, можетъ быть, сладкое въ то же время. Но вы уже не любите его, не благоговъете передъ нимъ по-прежнему; и можно ли благоговъть передъ прахомъ, любитъ разрушеніе?— Что, однако, если онъ не умеръ? Если онъ живетъ еще, гдънибудь далеко, въ какой-нибудь далекой сторонъ? Если онъ только въ отсутствіи, подобно столькимъ изъ вашихъ друзей? Тогда зачъмъ не возвратите вы ему всъхъ прежнихъ чувствъ вашихъ?—И вотъ на чемъ основано поклоненіе святымъ. Въровать искренно, твердо въ безсмертіе души и, между тъмъ, отказывать въ благоговъніи людямъ, достойнымъ этого чувства,

всемъ, мною выше сказанномъ, безполезность есть безличность; а ею все доброе и все изящное связываются и соединяются въ нравственномъ мірѣ".  $\ensuremath{\mathit{Hpum. M. \Gamma}}$ 

отказывать только потому, что они не живуть уже здёсь, на этой землё,—скажите: не значить ли это противоречить самому себе?

- Христіанское безсмертіе есть жизнь безъ смерти, а совсѣмъ не то, что обыкновенно воображають: жизнь послѣ смерти.
- Помните ли вы, что съ вами было на первомъ году вашей жизни?—Нътъ, говорите вы.—Такъ мудрено ли, что вы забыли и то, что съ вами было прежде вашего рожденія!
- Думаете ли вы, что человъку смерть понятнъе рожденія?-Безъ сомнанія нать! Онъ видить, что вокругь него существа образуются и разрушаются, и между прочимъ существа ему подобныя. Онъ не знаеть, жили ли они подъ другимъ видомъ, прежде принятія настоящаго; не знаетъ, будуть ли жить въ другомъ видъ, утративъ настоящій образъ. Несмотря на то, онъ боится смерти; стало быть, думаеть, что постигаеть ее. Страшить его не страданіе: почему знать ему, будеть ли онъ страдать? Также не уничтожение пугаеть его; ибо что ужаснаго въ прекращени бытія? Следовательно, его страшить другое: онъ какъ-то узналъ, неизвъстно какъ, что послъ смерти онъ будеть жить еще. Но онъ не знаеть, въ чемъ состоить эта вторая жизнь; и жить этою новою жизнію, отличною отъ настоящей, - воть что кажется ему ужаснымы! Итакъ-видитездесь находимъ мы онять одно изъ техъ великихъ преданій, которыхъ происхождение теряется во временахъ неизвъстныхъ, подобно столькимъ другимъ идеямъ, служащимъ основаніемъ человъческому разуму, идеямъ, коихъ разумъ не изобрълъ, но которыя были сообщены ему тогда, когда во вселенной создавалась интеллигенція.

<sup>—</sup> Что же такое смерть?—Тотъ моментъ посреди всего продолженія человѣка, когда человѣкъ перестаетъ понимать себя въ тѣлъ...

## III. Апологія сумасшедшаго 1).

O my brethern! I have told Most bitter truth, but without bitterness. Coleridge.

I.

Милосердіе, говорить ап. Павель, все терпить, всему върить, все переносить: итакъ, будемъ все терпѣть, все переносить, всему върить, — будемъ милосердны. Но прежде всего, катастрофа, только-что столь необычайнымъ образомъ исказившая наше духовное существованіе и кинувшая на вѣтеръ трудъ цѣлой жизни, является въ дѣйствительности лишь результатомъ того зловъщаго крика, который раздался среди извѣстной части общества при появленіи нашей статьи, ѣдкой, если угодно, но конечно вовсе не заслуживавшей тѣхъ криковъ, какими ее встрѣтили.

Въ сущности правительство только исполнило свой долгъ; можно даже сказать, что въ мърахъ строгости, примъняемыхъ къ намъ сейчасъ, нътъ ничего чудовищнаго, такъ какъ онъ безъ сомнънія далеко не превзошли ожиданій значительнаго круга лицъ. Въ самомъ дълъ, что еще можетъ дълать правительство, одушевленное самыми лучшими намъреніями, какъ не слъдовать тому, что оно искренно считаетъ серьезнымъ желаньемъ страны? Совстиъ другое дъло—вопли общества. Есть разные способы любить свое отечество; напримъръ, самотъ, любящій свеи родные снъга, которые сдълали его близорукимъ, закоптълую юрту, гдъ онъ скорчившись проводитъ половину

<sup>1)</sup> Подлинникъ по-франц.

своей жизни, и прогорклый оленій жиръ, заражающій вокругъ него воздухъ зловоніемъ, любитъ свою страну конечно иначе, нежели англійскій гражданинъ, гордый учрежденіями и высокой цивилизаціей своего славнаго острова; и безъ сомнѣнія, было бы прискорбно для насъ, если бы намъ все еще приходилось любить мѣста, гдѣ мы родились, на манеръ самоѣдовъ. Прекрасная вещь—любовь къ отечеству, но есть еще нѣчто болѣе прекрасное—это любовь къ истинѣ. Любовь къ отечеству рождаетъ героевъ, любовь къ истинѣ создаетъ мудрецовъ, благодѣтелей человѣчества. Любовь къ родинѣ раздѣляетъ народы, питаетъ національную ненависть и подчасъ одѣваетъ землю въ трауръ; любовь къ истинѣ распространяетъ свѣтъ знанія, создаетъ духовныя наслажденія, приближаетъ людей къ Божеству. Не чрезъ родину, а чрезъ истину ведетъ путь на небо. Правда, мы, русскіе, всегда мало интересовались тѣмъ, что истина и что ложь, поэтому нельзя и сердиться на общество, если нѣсколько язвительная филиппика противъ его щество, если нъсколько язвительная филиппика противъ его щество, если нъсколько язвительная филиппика противь его немощей задѣла его за живое. И потому, смѣю увѣрить, во мнѣ нѣтъ и тѣни злобы противъ этой милой публики, которая такъ долго и такъ коварно ласкала меня: я хладнокровно, безъ всякаго раздраженія, стараюсь отдать себѣ отчетъ въ моемъ странномъ положеніи. Не естественно ли, скажите, чтобы я постарался уяснить по мфрф силь, въ какомъ отношени къ себф подобнымъ, своимъ согражданамъ и своему Богу стоитъ человфкъ, пораженный безуміемъ по приговору высшей юрисдикціи страны?

Я никогда не добивался народныхъ рукоплесканій, не искалъ милостей толпы; я всегда думалъ, что родъ человѣческій долженъ слѣдовать только за своими естественными вождями, помазанниками Бога, что онъ можетъ подвигаться впередъ по пути своего истиннаго прогресса только подъ руководствомъ тѣхъ, кто тѣмъ или другимъ образомъ получилъ отъ самого неба назначеніе и силу вести его; что общее мнѣніе отнюдь не тождественно съ безусловнымъ разумомъ, какъ думалъ одинъ великій писатель нашего времени; что инстинкты массъ безконечно болѣе страстны, болѣе узки и эгоистичны, чѣмъ инстинкты отдѣльнаго человѣка, что такъ называемый здравый смыслъ народа вовсе не есть здравый смыслъ; что не въ людской толпѣ рождается истина; что ея нельзя выразить

числомъ; наконецъ, что во всемъ своемъ могуществъ и блескъ челов вческое сознание всегда обнаруживалось только въ одинокомъ умъ, который является центромъ и солнцемъ его сферы. Какъ же случилось, что въ одинъ прекрасный день я очутился передъ разгитванной публикой, - публикой, чыхъ похвалъ я викогда не добивался, чьи ласки никогда не тешили меня, чьи прихоти меня не задъвали? Какъ случилось, что мысль, обращенная не къ моему въку, которую я, не желая имъть дъло съ людьми нашего времени, въ глубинъ моего сознанія завъщаль грядущимъ поколъніямъ, лучше освъдомленнымъ, при той гласности въ тъсномъ кругу, которую эта мысль пріобръла уже издавка, какъ случилось, что она разбила свои оковы, бъжала изъ своего монастыря и бросилась на улицу, въ припрыжку среди остолбевълой толпы? Этого я не въ состояни объяснить. Но вотъ что я могу утверждать съ полною увъренностью.

Уже триста лътъ Россія стремится слиться съ Западной Европой, заимствуетъ оттуда всв наиболее серьезныя свои идеи, наиболее плодотворныя свои познанія и свои живейшія наслажденія. Но вотъ уже вѣкъ и болѣе, какъ она не ограничивается и этимъ. Величайшій изъ нашихъ царей, тотъ, который, по общепринятому мажнію, началь для нась новую эру, которому, какъ всв говорять, мы обязаны нашимъ величемъ. нашей славой и всеми благами, какими мы теперь обладаемъ, полтораста леть назадъ предъ лицомъ всего міра отрекся отъ старой Россіи. Своимъ могучимъ дуновеніемъ онъ смелъ всь наши учрежденія; онъ вырыль пропасть между нашимъ прошлымъ и нашимъ настоящимъ, и грудой бросилъ туда все наши преданія. Онъ самъ пошель въ страны Запады и сталь тамъ самынъ малымъ, а къ намъ вернулся самымъ великимъ; онъ преклонился предъ Западомъ, и всталъ нашимъ господиномъ и законодателемъ. Онъ ввелъ въ нашъ языкъ западныя ръченія; свою новую столицу онъ назвалъ западнымъ именемъ; онъ отбросиль свой наслёдственный титуль и приняль титуль западный; наконецъ, онъ почти отказался отъ своего собственнаго имени и не разъ подписывалъ свои державныя решенія западнымъ именемъ. Съ этого времени мы только и дѣлали, что, не сводя глазъ съ Запада, такъ сказать, вбирали въ себя вѣянія, приходившія къ намъ оттуда, и питались ими. Должно

сказать, что наши государи, которые почти всегда вели насъ за руку, которые почти всегда тащили страну на буксиръ безъ всякаго участія самой страны, сами заставили насъ принять нравы, языкъ и одежду Запада. Изъ западныхъ книгъ мы научились произносить по складамъ имена вещей. Нашей собственной исторіи научила насъ одна изъ западныхъ странъ; мы цъликомъ перевели западную литературу, выучили ее наизусть, нарядились въ ея лоскутья, и наконецъ стали счастливы, что походимъ на Западъ, и гордились, когда онъ свисходительно соглашался причислять насъ къ своимъ.

Надо сознаться—оно было прекрасно, это созданіе Петра Великаго, эта могучая мысль, овладъвшая нами и толкнувшая насъ на тотъ путь, который намъ суждено было пройти съ такимъ блескомъ. Глубоко было его слово, обращенное къ намъ: кимъ олескомъ. Глуооко оыло его слово, ооращенное къ намъ: «Видите ли тамъ эту цивилизацію, плодъ столькихъ трудовъ, — эти науки и искусства, стоившія такихъ усилій столькимъ по-колѣніямъ! все это ваше при томъ условіи, чтобы вы отказались отъ вашихъ предразсудковъ, не охраняли ревниво вашего варварскаго прошлаго и не кичились вѣками вашего невѣжества, но цѣлью своего честолюбія поставили единственно усвоеніе трудовъ, совершонныхъ всёми вародами, богатствъ, добытыхъ человъческимъ разумомъ подъ всъми широтами земного шара». И не для своей только націи работалъ великій человъкъ. Эти люди, отмъченные Провидъніемъ, всегда посылаются для всего человъчества. Сначала ихъ присваиваетъ одинъ народъ, затъмъ ихъ поглощаетъ все человъчество, подобно тому, какъ большая ръка, оплодотворивъ обширныя пространства, несетъ затъмъ свои воды въ дань океану. Чъмъ инымъ, какъ не новымъ усиліемъ человъческаго генія выйти изъ тъсной ограды родной страны, чтобы занять мъсто на широкой аренъ человъ-чества, было зръляще, которое онъ явилъ міру, когда, оставивъ царскій санъ и свою страну, онъ скрылся въ послѣдвихъ ря-дахъ цивилизованныхъ народовъ? Таковъ былъ урокъ, который мы должны были усвоить; мы дѣйствительно воспользовались имъ и до сего дня шли по пути, который предначерталъ намъ великій императоръ. Наше громадное развитіе есть только осу-ществленіе этой великольпной программы. Никогда ни одинъ народъ не былъ менъе пристрастенъ къ самому себъ, нежели русскій народъ, какимъ воспиталъ его Петръ Великій, и ни одинъ народъ не достигъ также болѣе славныхъ успѣховъ на поприщѣ прогресса. Высокій умъ этого необыкновеннаго человѣка безошибочно угадалъ, какова должна быть наша исходная точка на пути цивилизаціи и всемірнаго умственнаго движенія. Онъ видѣль, что за полнымъ почти отсутствіемъ у насъ историческихъ данныхъ, мы не можемъ утвердить наше будущее на этой безсильной основѣ; онъ хорошо понялъ, что, стоя лицомъ къ лицу со старой европейской цивилизаціей, которая является послѣднимъ выраженіемъ всѣхъ прежнихъ цивилизацій, намъ незачѣмъ задыхаться въ нашей исторіи и незачѣмъ тащиться, подобно западнымъ народамъ, чрезъ хаосъ національныхъ предразсудковъ, по узкимъ тропинкамъ мѣстныхъ идей, по изрытымъ колеямъ туземной традиціи, что мы должны свободнымъ порывомъ нашихъ внутреннихъ силъ, энергическимъ усиліемъ національнаго сознанія овладѣть предназначенной намъ судьбой. И вотъ онъ освободилъ насъ отъ всѣхъ этихъ пережитковъ прошлаго, которые загромождаютъ бытъ историческихъ обществъ и затрудняютъ ихъ движеніе; онъ открылъ нашъ умъ всѣмъ великимъ и прекраснымъ идеямъ, какія существуютъ среди людей; онъ передалъ намъ Западъ сполна, какимъ его сдѣлали вѣка, и далъ намъ всю его исторію за исторію, все его будущее за будущее.

Неужели вы думаете, что если бы онъ нашелъ у своего народа богатую и плодотворную исторію, живыя преданія и глубоко укоренившіяся учрежденія, онъ не поколебался бы кинуть его въ новую форму? Неужели вы думаете, что будь предънимъ рѣзко очерченная, ярко выраженная народность, инстинктъ организатора не заставилъ бы его, напротивъ, обратиться къ этой самой народности за средствами, необходимыми для возрожденія его страны? И, съ другой стороны, позволила ли бы страна, чтобы у нея отняли ея прошлое и, такъ сказать, навязали ей прошлое Европы? Но ничего этого не было. Петръ Великій нашелъ у себя дома только листъ бълой бумаги и своей сильной рукой написаль на немъ слова Европа и Западъ; и съ тѣхъ поръ мы принадлежимъ къ Европъ и Западу. Не надо заблуждаться: какъ бы великъ ни былъ геній этого человѣка и необычайная энергія его воли, то, что онъ сдѣлалъ, было возможно лишь среди націи, чье прошлое не указывало ей властно того пути, по которому она должна была двигаться, чьи

традиціи были безсильны создать ей будущее, чьи воспоминанія смітлый законодатель могъ стереть безнаказанно. Если мы оказались такъ послушны голосу государя, звавшаго насъ къ новой жизни, то это, очевидно, потому, что въ нашемъ прошломъ не было ничего, что могло бы оправдать сопротивленіе. Самой глубокой чертой нашего историческаго облика является отсутствіе свободнаго почина въ нашемъ соціальномъ развитіи. Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что каждый важный фактъ нашей исторіи пришелъ извиѣ, каждая новая идея почти всегда заимствована. По въ этомъ наблюденіи н'тт пичего обиднаго для національнаго чувства; если оно в'трно, его сл'тдуетт принять—вотт и все. Есть великіе народы, — какъ и великія историческія личности, —которые нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые таинственно опредъляетъ верховная логика Провидънія: таковъ именно нашъ народъ; но, повторяю, все это ни-сколько не касается національной чести. Исторія всякаго народа представляетъ собою не только вереницу слёдующихъ другъ за другомъ фактовъ, но и цёпь связанныхъ другъ съ другомъ идей. Каждый фактъ долженъ выражаться идеей; чрезъ событія должна нитью проходить мысль или принципъ. стремясь осуществиться: тогда фактъ не потерянъ, онъ провель борозду въ умахъ, запечатлълся въ сердцахъ, и никакая сила въ мірѣ не можетъ изгнать его оттуда. Эту исторію создаетъ не историкъ, а сила вещей. Историкъ приходитъ, находить ее готовою и разсказываетъ ее; но придетъ онъ или нътъ, она все равно существуетъ, и каждый членъ историче-ской семьи, какъ бы ни былъ онъ незамътенъ и ничтоженъ, носить ее въ глубинъ своего существа. Именно этой исторіи мы и не имъемъ. Мы должны привыкнуть обходиться безъ нея, а не побивать камнями тъхъ, кто первый подмътиль это.

Возможно, конечно, что наши фанатическіе славяне при ихъ разнообразныхъ поискахъ будутъ время отъ времени откапывать диковинки для нашихъ музеевъ и библіотекъ; но, по моему мнѣнію, позволительно сомнѣваться, чтобы имъ удалось когда-нибудь извлечь изъ нашей исторической почвы нѣчто такое, что могло бы заполнить пустоту нашихъ душъ и дать плотность нашему расплывчатому сознанію. Взгляните на средневѣковую Езропу: тамъ нѣтъ событія, которое не было бы

въ нѣкоторомъ смыслѣ безусловной необходимостью и которое не оставило бы глубокихъ слѣдовъ въ сердцѣ человѣчества. А почему? Потому что за каждымъ событіемъ вы находите тамъ идею, потому что средневъковая исторія-это исторія мысли новаго времени, стремящейся воплотиться въ искусстве, науке, въ личной жизни и въ обществъ. И оттого-сколько бороздъ провела эта исторія въ сознаніи людей, какъ разрыхлила она ту почву, на которой действуеть человеческій умь! Я хорошо знаю, что не всякая исторія развивалась такъ строго и логически, какъ исторія этой удивительной эпохи, когда подъ властью едиваго верховнаго начала созидалось христіанское общество; тъмъ не менъе несомнънно, что именно таковъ истинный характеръ исторического развитія одного ли народа или цълой семьи народовъ, и что націи, лишенныя подобнаго прошлаго, должны смиренно искать элементовъ своего дальнъйшаго прогресса не въ своей исторіи, не въ своей памяти, а въ чемънибудь другомъ. Съ жизнью народовъ бываетъ почти то же, что съ жизнью отдъльныхъ людей. Всякій человъкъ живетъ, но только человъкъ геніальный или поставленный въ какіянибудь особенныя условія, имфеть настоящую исторію. Пусть, напримъръ, какой-нибудь народъ, благодаря стеченію обстоятельствъ, не имъ созданныхъ, въ силу географическаго положенія, не имъ выбраннаго, разселится на громадномъ пространствъ, не сознавая того, что дълаетъ, и въ одинъ прекрасный день окажется могущественнымъ народомъ: это будетъ. конечно, изумительное явленіе и ему можно удивляться сколько угодно; но что, вы думаете, можетъ сказать о немъ исторія? Въдь въ сущности это - не что иное, какъ фактъ чисто матеріальный, такъ сказать, географическій, правда, въ огромныхъ размърахъ, но и только. Исторія запомнить его, занесеть въ свою летопись, потомъ перевернетъ страницу, и темъ все кончится. Настоящая исторія этого народа начнется лишь съ того дня, когда онъ проникнется идеей, которая ему довърена и которую онъ призванъ осуществить, и когда начнетъ выполнять ее съ темъ настойчивымъ, хотя и скрытымъ инстинктомъ, который ведетъ народы къ ихъ предназначению. Вотъ моментъ, который я всеми силами моего сердца призываю для моей родины, вотъ какую задачу я хотълъ бы, чтобы вы изяли на себя, мои милые друзья и сограждане, живущіе въ

въкъ высокой образованности и только-что такъ хорошо показавшіе мнѣ, какъ ярко пылаетъ въ васъ святая любовь къ отечеству.

Міръ искони делился на две части-Востокъ и Западъ. Это не только географическое деленіе, но также и порядокъ вещей, обусловленный самой природой разумнаго существа: это-два принципа, соотвътствующіе двумъ динамическимъ силамъ природы, двъ идеи, обнимающія весь жизненный строй человъческаго рода. Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь въ самомъ себъ, созидался человъческій умъ на Востокъ; раскидываясь во-внъ, излучаясь во всъ стороны, борясь со всъми препятствіями, развивается онъ на Западъ. По этимъ первоначальнымъ давнымъ естественно сложилось общество. На Восток' мысль, углубившись въ самое себя, уйдя въ тишину, скрывшись въ пустыню, предоставила общественной власти распоряжение всёми благами земли; на Западё идея, всюду кидаясь, вступаясь за всв нужды человека, алкая счастья во встать его видахъ, основала власть на принципт права; ттмъ не менте и въ той, и въ другой сферт жизнь была сильна и плодотворна; тамъ и здтсь человтческій разумъ не имтлъ недостатка въ высокихъ вдохновеніяхъ, глубокихъ мысляхъ и возвышенныхъ созданіяхъ. Первымъ выступилъ Востокъ и излилъ на землю потоки свъта изъ глубины своего уединеннаго созерцанія; затёмъ пришель Западъ со своей всеобъемлющей дъятельностью, своимъ живымъ словомъ и всемогущимъ анализомъ, овладъль его трудами, кончилъ начатое Востокомъ и, наконецъ, поглотилъ его въ своемъ широкомъ обхватъ. Но на Востокъ покорные умы, колънопреклоненные предъ историческимъ авторитетомъ, истощились въ безропотномъ служении священному для нихъ принципу и въ концъ концовъ уснули, замкнутые въ своемъ неподвижномъ синтезъ, не догадываясь о новыхъ судьбахъ, которыя готовились для нихъ; между тъмъ на Западъ они шли гордо и свободно, преклоняясь только предъ авторитетомъ разума и неба, останавливаясь только предъ неизвъстнымъ, непрестанно устремивъ взоръ въ безграничное будущее. И здёсь они еще идутъ впередъ, -- вы это знаете; и вы знаете также, что со времени Петра Великаго и мы думали, что идемъ вмёстё съ ними.

Но вотъ является новая школа. Больше не нужно Запада,

самихъ не оыло встух зачатковъ соціальнаго строя пеизмѣримо лучшаго, нежели европейскій? Почему не выждали дѣйствія времени? Предоставленные самимъ себѣ, нашему свѣтлому уму, плодотворному началу, скрытому въ нѣдрахъ нашей мощной природы, и особенно нашей святой вѣрѣ, мы скоро опередили бы всѣ эти народы, преданные заблужденію и лжи. Да и чему намъ было завидовать на Западѣ? Его религіозтими, пойному от положения преданные заблужденію и лжи. нымъ войнамъ, его папству, рыцарству, инквизиціи? Прекрас-ныя вещи, нечего сказать! Западъ ли родина науки и всѣхъ глубокихъ вещей? Нътъ-какъ извъстно, Востокъ. Итакъ, глубокихъ вещей? Нътъ—какъ извъстно, востокъ итакъ, удалимся на этотъ Востокъ, котораго мы всюду касаемся, откуда мы не такъ давно получили наши върованія, законы, добродътели, словомъ все, что сдёлало насъ самымъ могущественнымъ народомъ на землъ. Старый Востокъ сходитъ со сцены: не мы ли его естественные наслъдники? Между нами будутъ жить отнынъ эти дивныя преданія, среди насъ осуществятся всё эти великія и таинственныя истины, хранень встариля всё законы, прирада вку отп. нанада врший —Ви поникоторыхъ было ввърено ему отъ начала вещей.—Вы понимаете теперь, откуда пришла буря, которая только-что раз-разилась надо мной, и вы видите, что у насъ совершается настоящій переворотъ въ національной мысли, страстная ренастоящи переворотъ въ национальной мысли, страстная реакція противъ просвіщенія, противъ идей Запада, — противъ того просвіщенія и тіхъ идей, которыя сділали насъ тімъ, что мы есть, и плодомъ которыхъ является эта самая реакція, толкающая насъ теперь противъ нихъ. Но на этотъ разъ толчокъ исходитъ не сверху. Напротивъ, въ высшихъ слояхъ общества память нашего державнаго преобразователя, говорятъ, никогда не почиталась болже, чімъ теперь. Итакъ, починъ всецить принадлежить страни. Куда приведеть насъ этотъ первый актъ эмансипированнаго народнаго разума? Богъ въсть! Но кто серьезно любитъ свою родину, того не можетъ не

огорчать глубоко это отступничество наших наиболье передовых умовь отъ всего, чему мы обязаны нашей славой, нашим величіемь; и, я думаю, дъло честнаго гражданина—стараться по мъръ силь оцънить это необычайное явленіе.

Мы живемъ на востокъ Европы—это върно, и тъмъ не менъе мы никогда не принадлежали къ Востоку. У Востока—своя исторія, не имъющая ничего общаго съ нашей. Ему присуща, какъ мы только что видъли, плодотворная идея, которая въ свое время обусловила громадное развитие разума, которая исполнила свое назначение съ удивительной силою, но которой уже не суждено снова проявиться на міровой сценв. Эта идея поставила духовное начало во главу общества; она подчинила всв власти одному ненарушимому высшему закону—закону исторіи; она глубоко разработала систему нравственных іерархій; и хотя она втиснула жизнь въ слишкомъ твсныя рамки, однако она освободила ее отъ всякаго внёшняго воздѣйствія и отмѣтила печатью удивительной глубины. У насъ не было ничего подобнаго. Духовное начало, неизмѣнно подчиненное свѣтскому, никогда не утвердилось на вершинѣ общества, историческій законъ, традвція, никогда не получаль у насъ исключительнаго господства; жизнь никогда не устраивалась у насъ неизмѣннымъ образомъ; наконецъ, нравственной іерархіи у насъ никогда не было и слъда. Мы просто сѣверный народъ, и по идеямъ, какъ и по климату, очень далеки отъ благоуханной долины Кашмира и священныхъ береговъ Ганга. Накоторыя изъ нашихъ областей, правда, граничатъ съ государствами Востока, но наши центры не тамъ, не тамъ наша жизнь, и она никогда тамъ не будетъ, пока какое-нибудь планетное возмущение не сдвинетъ съ мъста земную ось или новый геологический переворотъ опять не броситъ южные организмы въ полярные льды.

Дѣло въ томъ, что мы еще никогда не разсматривали нашу исторію съ философской точки зрѣнія. Ни одно изъ великихъ событій нашего національнаго существованія не было должнымъ образомъ характеризовано, ни одинъ изъ великихъ переломовъ нашей исторіи не былъ добросовѣстно оцѣненъ; отсюда всѣ эти странныя фантазіи, всѣ эти ретроспективныя утопіи, всѣ эти мечты о невозможномъ будущемъ, которыя волнуютъ теперь наши патріотическіе умы. Пятьдесятъ лѣтъ

назадъ немецкие ученые открыли нашихъ летописцевъ; потомъ Карамзинъ разсказалъ звучнымъ слогомъ дѣла и подвиги на-шихъ государей; въ наши дни плохіе писатели, неумѣлые антиникъ государей, въ наши дви плокте инсатели, поумълые анти-кваріи и нъсколько неудавшихся поэтовъ, не владъя ни уче-ностью нъмцевъ, ни перомъ знаменитаго историка, самоувъ-ренно рисуютъ и воскрешаютъ времена и нравы, которыхъ уже никто у насъ не помнитъ и не любитъ: таковъ итогъ нашихъ трудовъ по національной исторіи. Надо признаться, что изъ всего этого мудрено извлечь серьезное предчувствіе ожидающихъ насъ судебъ. Между тѣмъ именно въ немъ теперь все дело; именно эти результаты составляють въ настоящее время весь интересъ историческихъ изысканій. Серьезная мысль нашего времени требуетъ прежде всего строгаго мыш-ленія, добросовъстнаго анализа тъхъ моментовъ, когда жизнь обнаруживалась у даннаго народа съ большей или меньшей глубиной, когда его соціальный принципъ проявлялся во всей своей чистотъ, ибо въ этомъ — будущее, въ этомъ элементы его возможнаго прогресса. Если такіе моменты ръдки въ вашей исторіи, если жизнь у вась не была мощной и глубокой, если законъ, которому подчинены ваши судьбы, представляетъ собою не лучезарное начало, окрупшее въ яркомъ свъть національных подвиговъ, а начто бледное и тусклое, скрывающееся отъ солнечнаго свъта въ подземныхъ сферахъ вашего соціальнаго существованія,—не отталкивайте истины, не во-ображайте, что вы жили жизнью народовъ историческихъ, когда на самомъ дёлё, похороненные въ вашей необъятной гробницъ, вы жили только жизнью ископаемыхъ. Но если въ этой пустотъ вы какъ-нибудь наткнетесь на моментъ, когда народъ дъйствительно жиль, когда его сердце начинало биться по настоящему, если вы услышите, какъ шумитъ и встаетъ вокругъ васъ народная волна,—о, тогда остановитесь, размышляйте, изучайте,—вашъ трудъ не будетъ потерянъ: вы узнаете, на что способенъ вашъ народъ въ великіе дни, чего узнаете, на что спосооенъ вашъ народъ въ великіе дни, чего онъ можетъ ждать въ будущемъ. Таковъ былъ у насъ, напримъръ, моментъ, закончившій страшную драму междуцарствія, когда народъ, доведенный до крайности, стыдясь самого себя, издалъ наконецъ свой великій сторожевой кличъ и, сразивъ врага свободнымъ порывомъ всёхъ скрытыхъ силъ своего существа, поднялъ на щитъ благородную фамилію, царствующую теперь надъ нами: моментъ безпримърный, которому нельзя достаточно надивиться, особенно если вспомнить пустоту предшествующихъ въковъ нашей исторіи и совершенно особенное положеніе, въ какомъ находилась страна въ эту достопамятную минуту. Отсюда ясно, что я очень далекъ отъ приписаннаго мнъ требованія вычеркнуть всъ наши воспоминанія.

Я сказалъ только, и повторяю, что пора бросить ясный взглядъ на наше прошлое, и не затъмъ, чтобы извлечь изъ него старыя истлъвшія реликвіи, старыя идеи, поглощенныя временемъ, старыя антипатіи, съ которыми давно покончилъ здравый смыслъ нашихъ государей и самого народа, но для того чтобы узнать, какъ мы должны относиться къ нашему прошлому. Именно это я и пытался сдълать въ трудъ, который остался неоконченнымъ и къ которому статья, такъ странно задъвшая наше національное тщеславіе, должна была служить введеніемъ. Безъ сомнъвія, была нетериъливость въ ея выраженіяхъ, ръзкость въ мысляхъ, но чувство, которымъ проникнутъ весь отрывокъ нисколько не враждебно отечеству: это—глубокое чувство нашихъ немощей, выраженное съ болью, съ горестью, —и только.

Вольше, чемъ кто-либо изъ васъ, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умъю цънить высокія качества моего народа; но върно и то, что патріотическое чувство, одушевляющее меня, не совствъ похоже на то, чъи крики нарушили мое спокойное существование и снова выбросили въ океанъ людскихъ треволненій мою ладью, приставшую-было у подножья креста. Я не научился любить свою родину съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми устами. Я нахожу, что человъкъ можетъ быть полезенъ своей странъ только въ томъ случать, если ясно видитъ ее; я думаю, что время слапыхъ влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родинъ истиной. Я люблю мое отечество, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его. Мив чуждъ, признаюсь, этотъ блаженный патріотизмъ, этотъ патріотизмъ лёни, который приспособляется все видыть въ розовомъ свыты и носится со своими иллюзіями, и которымъ, къ сожальнію, страдають теперь у насъ многіе дільные умы. Я полагаю, что мы пришли послѣ другихъ для того, чтобы дѣлать лучше ихъ, чтобы не впадать въ ихъ ошибки, въ ихъ заблужденія и суевърія. Тотъ обнаружиль бы, по-моему, глубокое непониманіе роли, выпавшей намъ на долю, кто сталъ бы утверждать, что мы обречены кое какъ повторять весь длинный рядъ безумствъ, совершенныхъ народами, которые находились въ менъе благопріятномъ положеніи, чёмъ мы, и снова пройти черезъ всё бъдствія, пережитыя ими. Я считаю наше положеніе счастливымъ, если только мы сумфемъ правильно оцфинть его; я думаю, что большое преимущество-имъть возможность созерцать и судить міръ со всей высоты мысли, свободной отъ необузданныхъ страстей и жалкихъ корыстей, которыя въ другихъ мъстахъ мутятъ взоръ человъка и извращаютъ его сужденія. Больше того: у меня есть глубское уб'єжденіе, что мы призваны решить большую часть проблемъ соціальнаго порядка, завершить большую часть идей, возникшихъ въ старыхъ обществахъ, отвётить на важнёйшіе вопросы, какіе за-нимаютъ человёчество. Я часто говорилъ и охотно повторяю: мы, такъ сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящимъ совъстнымъ судомъ по многимъ тяжбамъ, которыя ведутся передъ великими трибуналами человъческого духа и человъческаго общества.

Въ самомъ дёлё, взгляните, что дёлается въ тёхъ странахъ, которыя я, можетъ быть, слишкомъ превознесъ, но которыя тъмъ не менъе являются наиболье полными образцами цивилизаціи во всъхъ ея формахъ. Тамъ веоднократно наблюдалось: едва появится на свътъ Вожій новая идея, тотчасъ всь узкіе эгоизмы, всь ребяческія тщеславія, вся упрямая партійность, которыя копошатся на поверхности общества, набрасываются на нее, овладевають ею, выворачивають ее на изнанку, искажають ее, и минуту спустя, размельченная встми этими факторами, она уносится въ тѣ отвлеченныя сферы, гдѣ исчезаетъ всякая безплодная пыль. У насъ же нътъ этихъ страстныхъ интересовъ, этихъ готовыхъ мивній, этихъ установившихся предразсудковъ; мы дъвственнымъ умомъ встръчаемъ каждую новую идею. Ни наши учрежденія, представляюшія собою свободныя созданія нашихъ государей или скудные остатки жизненнаго уклада, вспаханнаго ихъ всемогущимъ плугомъ, ни наши нравы-эта странная смъсь неумълаго подражанія и обрывковъ давно изжитого соціальнаго строя, ни наши мнфнія, которыя все еще тшетно силятся установиться даже въ

отношеніи самыхъ незначительныхъ вещей, — ничто не противится немедленному осуществленію всѣхъ благъ, какія Провидѣніе предназначаетъ человѣчеству. Стоитъ лишь какой-нибудь властной волѣ высказаться среди насъ—и всѣ мнѣнія стушевываются, всѣ вѣрованія покоряются и всѣ умы открываются новой мысли, которая предложена имъ. Не знаю, можетъ быть, лучше было бы пройти черезъ всѣ испытанія, какими шли остальные христіанскіе пароды, и черпать въ вихъ, подобно этимъ народамъ, новыя силы, новую энергію и новые методы; и можетъ быть наше обособленное положеніе предо хранило бы насъ отъ невзгодъ, которыя сопровождали долгое и многотрудное воспитаніе этихъ народовъ; но несомнѣню, что сейчасъ рѣчь идетъ уже не объ этомъ: теперь нужно стараться лишь постигнуть нынѣшній характеръ страны въ его готовомъ видѣ, какимъ его сдѣлала сама природа вещей, и извлечь изъ него всю возможную пользу. Правда, исторія больше не въ нашей власти, но наука намъ принадлежитъ; мы не въ состояніи продѣлать сызнова всю работу человѣческаго духа, но мы можемъ принять участіе въ его дальнѣйшихъ трудахъ; прошлое уже намъ не подвластно, но будущее зависитъ отъ насъ. Не подлежитъ сомнѣню, что большая часть міра подавлена своими традиціями и воспоминаніями: не будемъ завидовать тѣсному кругу, въ которомъ онъ бьется. Несомнѣню, что большая часть народовъ носитъ въ своемъ сердцѣ глубокое чувство завершенной жизни, господствующее надъ жизнью текущей, упорное воспоминанае о протекшихъ двяхъ, наполняющее каждый нынѣшній день. Оставимъ ихъ бороться съ ихъ неумолимымъ прошлымъ.

Мы никогла не жили полъ роковымъ давленемъ логики

бороться съ ихъ неумолимымъ прошлымъ.

Мы никогда не жили подъ роковымъ давленіемъ логики временъ; никогда мы не были ввергаемы всемогущею силою въ тѣ пропасти, какія вѣка вырываютъ передъ народами. Воспользуемся же огромнымъ преимуществомъ, въ силу котораго мы должны повиноваться только голосу просвѣщеннаго разума, сознательной воли. Познаемъ, что для насъ не существуетъ непреложной необходимости, что, благодаря небу, мы не стоимъ на крутой покатости, увлекающей столько другихъ народовъ къ ихъ невѣдомымъ судьбамъ; что въ нашей власти измѣрять каждый шагъ, который мы дѣлаемъ, обдумывать каждую идею, задѣвающую наше сознаніе; что намъ позво-

лено надъяться на благоденствіе еще болье широкое, чьмъ то, о которомъ мечтаютъ самые пылкіе служители прогресса, и что для достиженія этихъ окончательныхъ результатовъ намъ нуженъ только сдинъ властный актъ той верховной воли, которая вмъщаетъ въ себъ всъ воли націи, которая выражаетъ всъ ея стремленія, которая уже не разъ открывала ей новые пути, развертывала предъ ея глазами новые горизонты и вносила въ ея разумъ новое просвъщеніе.

Что же, развъ я предлагаю моей родинъ скудное будущее? Или вы находите, что я призываю для нея безславныя судьбы? И это великое будущее, которое, безъ сомивнія, осуществится, эти прекрасныя судьбы, которыя, безъ сомнънія, исполнятся, будуть лишь результатомъ тъхъ особенныхъ свойствъ русскаго народа, которыя впервые были указаны въ злополучной статьть. Во всякомъ случать, мнт давно коттось сказать, и я счастливъ, что имъю теперь случай сдълать это признаніе: да, было преувеличеніе въ этомъ обвинительномъ актъ, предъявленномъ великому народу, вся вина котораго въ конечномъ итогъ сводилась къ тому, что онъ былъ заброшенъ на крайнюю грань всёхъ цивилизацій міра, далеко отъ странъ, гдв естественно должно было накопляться просвъщение, далеко отъ очаговъ, откуда оно сіяло въ течение столькихъ въковъ; было преувеличениемъ не признать того, что мы увидъли свътъ на почвъ, не вспаханной и не оплодотворенной предшествующими поколеніями, где ничто не говорило намъ о протекшихъ въкахъ, гдъ не было никакихъ задатковъ новаго міра; было преувеличеніемъ не воздать должнаго этой церкви, столь смиренной, иногда столь героической, которая одна утышаеть за пустоту нашихъ льтописей, которой привадлежить честь каждаго мужественнаго поступка, каждаго прекраснаго самоотверженія нашихъ отцовъ, каждой прекрасной страницы нашей исторіи; наконецъ, можетъ быть, преувеличениемъ было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, изъ нѣдръ котораго вышли могучая натура Петра Великаго, всеобъемлющій умъ Ломоносова и граціозный геній Пушкина.

Но за всемъ темъ надо согласиться также, что капризы нашей публики удивительны.

Вспомнимъ, что вскоръ послъ напечатанія злополучной

статьи, о которой здёсь идеть рёчь, на нашей сценё была разыграна новая пьеса. И вотъ, никогда ни одинъ народъ не быль такъ бичуемъ, никогда ни одну страну не волочили такъ въ грязи, никогда не брозали въ лицо публикъ столько грубой брани. и однако, никогда не достигалось болве полнаго успъха. Неужели же серьезный умъ, глубоко размышлявшій о своей странь, ея исторіи и характерь народа, должень быть осуждень на молчаніе, потому что онь не можеть устами скомороха высказать патріотическое чувство, которое его гнететъ? Почему же мы такъ снисходительны къ циническому уроку комедіи и столь пугливы по отношевію къ строгому слову, проникающему въ сущность явленій? Надо сознаться, причина въ томъ, что мы имъемъ пока только натріотическіе инстинкты. Мы еще очень далеки отъ сознательнаго патріотизма старыхъ націй, созрѣвшихъ въ умственномъ трудѣ, просвъщенныхъ научнымъ знаніемъ и мышленіемъ; мы любимъ наше отечество еще на манеръ тѣхъ юныхъ народовъ, которыхъ еще ве тревожила мысль, которые еще отыскиваютъ принадлежащую имъ идею, еще отыскиваютъ роль, которую они призваны исполнить на міровой сцент; наши умственныя силы еще не упражнялись на серьезных вещахъ; однимъ словомъ, до сего дня у насъ почти не существовало умственной работы. Мы съ изумительной быстротой достигли извъстнаго уровня цивилизаціи, которому справедливо удивляется Европа. Наше могущество держить въ трепеть міръ, наша держава занимаетъ нятую часть земного шара, но всъмъ этимъ, надо сознаться, мы обязаны только энергичной волъ нашихъ государей, которой содъйствовали физическія условія страны, обитаемой нами.

Обдѣланные, отлитые, созданные нашими властителями и нашимъ климатомъ, только въ силу покорности стали мы великимъ народомъ. Просмотрите отъ начала до конца наши лѣтолиси, вы найдете въ вихъ на каждой страницѣ глубокое воздѣйствіе власти, непрестанное вліяніе почвы, и почти никогда не встрѣтите проявленій общественной воли. Но справедливость требуетъ также признать, что, отрекаясь отъ своей мощи въ пользу своихъ правителей, уступая природѣ своей страны, русскій народъ обнаружилъ высокую мудрость, такъ какъ онъ призналъ тѣмъ высшій законъ своихъ судебъ: не-

обычайный результать двухь элементовь различнаго порядка, непризнание котораго привело бы къ тому, что народъ извратиль бы свое существо и парализоваль бы самый принципь своего естественнаго развитія. Быстрый взглядь, брошенный на нашу исторію съ точки зрѣнія, на которую мы стали, покажеть намь, надѣюсь, этоть законь во всей его очевидности.

## II.

Есть одинъ фактъ, который властно господствуетъ надъ пашимъ историческимъ движеніемъ, который красною нитью проходитъ чрезъ всю нашу исторію, который содержитъ въ себѣ, такъ сказать, всю ея философію, который проявляется во всѣ эпохи нашей общественной жизни и опредѣляетъ ихъ характеръ, который является въ одно и то же время и существеннымъ элементомъ нашего политическаго величія, и истинной причиной нашего умственнаго безсилія: это—фактъ географическій 1).

<sup>1)</sup> На этомъ рукопись обрывается, и ничто не указываетъ на то, чтобы она когда-нибудь была продолжена.

## IV. Три письма къ А. И. Тургеневу 1).

1.

1832 г. <sup>2</sup>)

Вотъ, любезный другъ, письмо къ знаменитому Шеллингу, которое прошу васъ доставить ему. Извъстіе, которое вы какъ-то сеобщили мнт о немъ въ письмт къ вашей кузинт, внушило мнт мысль написать ему. Письмо открыто, прочтите его, и вы увидите, о чемъ ртчь. Такъ какъ и пишу ему о васъ, то я хоттлъ, чтобы оно чрезъ васъ и дошло къ нему. Вы сдтлаете мнт одолженіе, если, посылая ему это письмо, сообщите ему, что я владтю нтмецкимъ языкомъ, потому что мнт хоттлось бы, чтобы онъ отвталъ мнт (если онъ пожелаеть оказать мнт эту честь) на томъ языкт, на которомъ онъ столько разъ воскрешалъ моего друга Платона и на которомъ знаніе стало благодаря ему поэзіей и вмтстт геометріей, а теперь, можетъ быть, уже и религіей. Дай-то Богъ! Пора всему этому слиться воедино.

Вы пишете г-жѣ Бравура, что не знаете, о чемъ мнѣ писать. Да вотъ вамъ тема для начала, а потомъ видно будетъ. Но вы, мой другъ, должны писать мнѣ по-французски. Не въ обиду вамъ сказать, я люблю больше ваши французскія, нежели ваши русскія письма. Въ вашихъ французскихъ письмахъ

1) Печатаются впервые.

<sup>2)</sup> Подлинникъ по-французски. Упоминаемое въ началъ письмо Ч. къ Шеллингу (1832 г.) помъщено въ ст. Лонгинова, "Русск. Въсти," 1862 г., т. 42-й, стр. 157.

больше непринужденности, вы въ нихъ больше-вы сами. А вы только тогда и хороши, когда остаетесь совершенно самимъ собою. Ваши циркуляры на родномъ языкъ-это, мой другъ, не что иное, какъ газетныя статьи, правда, очень хорошія статьи, но именно за это я ихъ не люблю, между тімь какъ ваши французскія письма не сбиваются ни на что. и потому кажутся мев великолвпными. Если бы я писалъ женщинъ, я сказалъ бы, что они похожи на васъ. Притомъ, вы— европеецъ до мозга костей. Въ этомъ, какъ вамъ извъстно, я знаю толкъ. Поэтому французскій языкъ-вашъ обязательный костюмъ. Вы растеряли всё части вашей національной одежды по большимъ дорогамъ цивилизованнаго міра. Итакъ, пишите по французски, и, пожалуйста, не стъсняйте себя, такъ какъ, по милости новой необыкновенно сговорчивой школы, отнынъ дозволено писать по-французски столь же непринужденно, какъ по-явански, гдф, по слухамъ, пишутъ безразлично сверху внизъ или снизу вверхъ, справа налъво или слъва направо, не терпя отъ того никакихъ неудобствъ.

Только-что появилась здёсь (въ газетѣ) статья о нашемъ философѣ—вздеръ безпримѣрный, какъ вы легко можете себѣ представить. Если онъ хочетъ, чтобы его понимали въ этой странѣ, ему слѣдуетъ, я думаю, отвѣтить на мое письмо. Какъ и всѣ народы, мы, русскіе, подвигаемся теперь впередъ бѣгомъ, на свой ладъ, если хотите, но мчимся несомнѣнно. Пройдетъ немного времени, и, я увѣренъ, великія идеи, разъ настигнувъ насъ, найдутъ у насъ болѣе удобную почву для своего осуществленія и воплощенія въ людяхъ, чѣмъ гдѣ-либо, потому что не встрѣтятъ у насъ ни закоревѣлыхъ предразсудковъ, ни старыхъ привычекъ, ни упорной рутины, которыя противостали бы имъ. Поэтому для европейскаго мыслителя судьба его идей у насъ теперь, какъ мнѣ кажется, не можетъ быть совсѣмъ безразличной. Впрочемъ, прочитавъ мое письмо, вы увидите, что я пишу ему не для того, чтобы снискать себѣ письмо великаго человѣка, и что въ моемъ поступкѣ нѣтъ тщеславія,—что я просто хочу знать, что дѣлается и до чего дошелъ человѣческій умъ въ этой области.

Я хотёлъ бы также, мой другъ, немного побесёдовать съ вами, но для лучшаго освёдомленія подожду, пока вы первый напишете мнё. Кто знаетъ? можетъ быть мы съумёемъ сообщить другь другу много добрыхъ и серьезныхъ вещей, которыя не затеряются въ пространствъ безслъдно. А пока я долженъ, по моему обыкновенію, пожурить васъ. Какъ! вы живете въ Римъ, и не понимаете его, послъ того какъ мы столько говорили о немъ! Поймите же разъ навсегда, что это не обычный городъ, скопленіе камней и люда, а безм'трная идея, громадный фактъ. Его надо разсматривать не съ Капитолійской башни, не изъ фонаря св. Петра, а съ той духовной высоты. на которую такъ легко подняться, попирая стопами его священную почву. Тогда Римъ совершенно преобразится передъ вами. Вы увидите тогда, какъ длинныя тени его памятниковъ ложатся на весь земной шаръ дивными поученіями, вы услышите, какъ изъ его безмолвной громады звучить мощный гласъ, въщающій неизръченныя тайны. Вы поймете тогда, что Римъ это связь между древнимъ и новымъ міромъ, такъ какъ безусловно необходимо, чтобы на землъ существовала такая точка, куда каждый человекъ могъ бы иногда обращаться съ цёлью конкретно, физіологически соприкоснуться со всёми воспоминаніями человъческаго рода, съ чемъ нибудь ощутительнымъ, осязательнымъ, въ чемъ видимо воплощена вся идея въковъ, -и что эта точка-именно Римъ. Тогда эта пророческая руина повъдаетъ вамъ всъ судьбы міра, и это будетъ для васъ цълая философія исторіи, цілое міровоззрініе, больше того — живое откровеніе. И тогда-какъ не преклониться предъ этимъ обаятельнымъ символомъ столькихъ въковъ, какъ не накинуть завъсу на его обезображенный обликъ? Но папа, папа! Ну, что же? Развъ и овъ-не просто идея, не чистая абстракція? Взгляните на этого старца, несомаго въ своемъ паланкинъ подъ балдахиномъ, въ своей тройной коронъ, теперь такъ же, какъ тысячу льтъ назадъ, точно ничего въ мірь не измънилось: поистинъ, гдъ здъсь человъкъ? Не всемогущій ли это символъ времени - не того, которое идетъ, а того, которое неподвижно, чрезъ которое все проходить, но которое само стоить невозмутимо и въ которомъ и посредствомъ котораго все совершается? Скажите, неужели вамъ совсемъ не нужно, чтобы на земль существоваль какой-нибудь непреходящій духовный памятникъ? Неужели, кромъ гранитной пирамиды, вамъ не нужно никакого другого человъческаго созданія, которое было бы способно противостоять закону смерти?

Покойной ночи, мой другъ. Остальное—до другого раза, если хотите. Пишите мнъ. По свиданія.

Кстати: я вижу многихъ вашихъ друзей, всёхъ вашихъ дамъ, Пашковыхъ, Киндяковыхъ и пр. Всё васъ любятъ и дружески привётствуютъ, какъ и я.

Москва, 20 апреля.

2.

1837 г.

Конецт слѣдующаго здѣсь письма (отъ "Сейчасъ прочелъ я..."), сообщенный въ 1842 г. А. И. Тургеневымъ Вяземскому, напечатанъ въ "Остаф. архивѣ", т. IV, стр. 188—189. Письмо осталось непосланнымъ; Тургеневъ пишетъ: "Чаадаевъ отдалъ мнѣ письмо его 1837 г. ко мнѣ, въ коемъ нахожу слѣдующія строки", и т. д. О какой книгѣ Ламенэ идетъ рѣчь въ письмѣ, мы не знаемъ. Свое ученіе о томъ, что критері мъ истины является не индивидуальный умъ, а коллективный разумъ человѣчества, Ламенэ развилъ впервые еще во ІІ томѣ своего "Опыта объ индифферентизмѣ", 1820 г.

Ты спрашиваеть у нашей милой К. А., зачемъ я не пишу, а я у тебя спрашиваю, зачёмъ ты не пишешь? Впрочемъ, я готовъ писать, тъмъ болъе, что есть о чемъ, а именно о той книгћ, которую ты мнв изволилъ прислать съ этой непристойной припиской: à qui de droit. По моему мниню, въ ней вътъ и того достоинства, которое во всъхъ прежнихъ сочиненіяхъ автора находилось, достоинства слога. И не мудрено: мысль совершенно ложная хорошо выражена быть не можетъ. Я всегда быль того мивнія, что точка, съ которой этоть человъкъ съ начала отправился, была ложь, теперь и подавно въ этомъ уверенъ. Какъ можно искать разума въ толпе? Где видано, чтобъ толпа была разумна? Was hat das Volk mit der Vernunft zu schaffen? сказаль я когда-то какому то нъмцу. Прітхаль бы къ намъ вашъ г. Ламене, и послушаль бы, что у насъ толпа толкуеть: посмотрель бы я, какъ бы онъ тутъ приладилъ свой vox populi, vox dei? Къ тому же, это вовсе не христіанское испов'яданіе. Каждому изв'ястно, что христіанство, во-первыхъ, предполагаетъ жительство истивы не на земли, а на небеси; во-вторыхъ, что когда она является

на земли, то возникаетъ не изъ толпы, а изъ среды избранныхъ или призванныхъ. Для меня вовсе непостижимо, какъ умъ столь высокій, одаренный дарами столь необычайными, могъ дать себъ это странное направление, и при томъ видя, что вокругъ него творится, дыша воздухомъ, породившимъ во-площенную революцію и нельпый juste milieu. Ему есть одинъ только примъръ въ исторіи христіанства, Саванарола; но какая разница! какъ тотъ глубоко постигалъ свое посланіе, какъ точно отвъчалъ потребности своего времени! Политическое христіанство отжило свой въкъ; оно въ наше время не имъетъ смысла; оно тогда было нужно, когда созидалось новъйшее общество, когда вырабатывался новый законъ общественной жизни. И вотъ почему западное христіанство, мнѣ кажется, совершенно выполнило цёль, предъозначенную христіанству вообще, а особенно на западъ, гдъ находились всъ начала, потребныя для составленія новаго гражданскаго міра. Но теперь дело совсемъ иное. Великій подвигъ совершенъ; общество сооружено; оно получило свой уставъ; орудія безпредъльнаго совершенствованія вручены человічеству; человікь вступиль въ свое совершеннолътіе. Ни эпизоды безначалія, ни эпизоды угнетенія не въ силахъ болье остановить человьческій родъ на пути своемъ. Такимъ образомъ, бразды міроправленія должны были естественно выпасть изъ рукъ римскаго первосвящевника; христіанство политическое должно было уступить мѣсто христіанству чисто духовному; и тамъ, гдф столь долго царили всв власти земныя во всвув возможныхъ видахъ, остались только символъ единства мысли, великое поучение и памятники прошлыхъ временъ. Однимъ словомъ, христіанство нывче не должно иное что быть, какъ та высшая идея вромени, которая заключаетъ въ себъ идеи всъхъ прошедшихъ и будущихъ временъ, и следовательно должно действовать на гражданственность только посредственно, властію мысли, а не вещества. Болъе, нежели когда, должно оно жить въ области духа и оттуда озарять міръ и тамъ искать себѣ окончательнаго выраженія. Никогда толпа не была менте способна, какъ въ наше время, на то содействие, которое отъ нея ожидаетъ и требуетъ Ламене. Нътъ въ томъ сомнънія, что и нынче много дёла дёлается и говорится на свётё, но возможно ли отыскать гласъ Божій въ этомъ разногласномъ говорѣ ныслящаго и не мыслящаго народа, въ этомъ порывъ одной толпы къ одному вещественному, другой къ одному несбыточному? Справедливо и то, что въчный разумъ повременно выражается въ дёлахъ человёческихъ, и что можно отчасти за нимъ слёдовать въ исторіи народовъ, но не должно же принимать за его выражение возгласъ каждаго сброда людей, который, мгновенно поколебавши воздухъ, ни малъйшаго по себъ не оставляетъ следа. Одному своему пріятелю, вотъ что писаль я объ этой книгѣ 1).

"Во всемъ этомъ нътъ и тъни христіанства. Вмъсто того, чтобы просить у неба новыхъ внушеній, можеть быть необходимыхъ церкви для ея обновленія, онъ обращается къ народамъ, онъ вопрошаетъ народы, онъ у народовъ ищетъ истиныересіархъ! Къ счастію иля него, какъ и иля народовъ, последніе даже не подозревають, что есть на свете падшій ангель, который бродить во тьмф, распространяемой имъ самимъ. и взываеть къ нимъ изъ глубины этого мрака: встаньте, народы, встаньте во имя Огда и Сыча и Св. Духа!-Такъ, его зловъщій крикъ ужаснуль встхъ истинныхъ христіанъ и отдалилъ осуществление последнихъ выводовъ христіанства, въ его лиць духь зла еще разь понытался разодрать въ клочья святое единство, драгоцівнівйшій дарь, какой религія принесла людямъ; наконецъ, онъ самъ разрушилъ то, что толькочто самъ построилъ. И потому предоставимъ этого человъка его заблужденіямъ, его совъсти и милосердію Вога, и пусть соблазнъ, произведенный имъ, будетъ ему легокъ, если воз-MOЖHO!".

Сейчасъ прочелъ я Вяземскаго "Пожаръ". Je ne le savais ni si bon français, ni si bon russe. Зачёмъ онъ прежде не вздумалъ писать по-бусурмански? Не во гнтвъ ему будь сказано, онъ гораздо лучше пишетъ по-французски, нежели какъ по-русски. Вотъ дъйствіе хорошихъ образцовъ, которыхъ по несчастію у насъ еще не имфется. Для того, чтобъ писать хорошо на нашемъ языкъ, надо быть необыкновеннымъ человъкомъ, надо быть Пушкину или Карамзину 2). Я знаю, что

<sup>1)</sup> Следующій абзаць—въ подлиннике по-французски.
2) Я говорю о прозе, поэть везде необыкновенный человекъ. (Прим. П. Я. Ч.).

нынче не иногіе захотять признать Карамзина за необыкновеннаго человъка: фанатизмъ такъ называемой народности, слово, по моему мнёнію, безъ граматическаго значенія у народа, который пользуется всёмъ избыткомъ своего громаднаго бытія въ томъ видь, въ которомъ оно составлено необходимостью, - этоть фанатизмъ, говорю я, многихъ заставляетъ нынче забывать, при какихъ условіяхъ развивается умъ человъческій и чего стоить у насъ человъку, родившемуся съ великими способностями, сотворить себя хорошимъ писателемъ. Effectrix eloquentiae est audientium approbatio, говорить Циперонъ, и это относится до всякаго художественнаго произведенія. Что касается въ особенности до Карамзина, то скажу тебь, что съ каждымъ днемъ болье и болье научаюсь чтить его память. Какая была возвышенность въ этой душв, какая теплота въ этомъ сердив! Какъ здраво, какъ толково любиль онь свое отечество! Какъ простодушно любовался онъ его огромностью, и какъ хорошо разумѣлъ, что весь смыслъ Россіи заключается въ этой огромности! А между темъ, какъ и всему чужому зналъ цъну и отдавалъ должную справедливость! Гдв это нынче найдешь? А какъ писатель, что за стройный, звучный періодъ, какое върное эстетическое чувство! Живописность его пера необычайна, - въ исторіи же Россіи это-главное дело: мысль разрушила бы нашу исторію, кистью одною можно ее создать. Нынче говорять, что намъ до слога? пиши, какъ хочешь, только пиши дело. Дело, дело! да где его взять, и кому его слушать? Я знаю, что не такъ развивался умъ у другихъ народовъ; тамъ мысль подавала руку воображенію и оба шли вивств, тамъ долго думали на готовомъ языкъ, но другіе намъ не примъръ, у насъ свой путь.

Pour en revenir à V., никто по моему мнѣнію не въ состояніи лучше его познакомить Европу съ Россією. Его оборотъ ума именно тотъ самый, который нынче нравится европейской публикъ. Подумаемь, что онъ взросъ на удянъ St.-Но-

noré, а не у Колымажнаго двора.

1837 г.

Съ истинымъ удовольствіемъ прочелъ я, мой другъ, твое сочиненіе. Мнѣ чрезвычайно пріятно было видѣть, съ какою легкостью ты обнялъ этотъ трудный предметъ, присвоилъ себѣ всѣ новѣйшія открытія науки и приложилъ ихъ къ нему. Отрывокъ твой, по моему мнѣнію, отличается новостью взгляда, вѣрностью въ главныхъ чертахъ и занимательнымъ изложеніемъ; но я не могу не сдѣлать нѣкоторыхъ замѣчаній на послѣднія строки, гдѣ ты касаешься вещей, для меня весьма важныхъ, и излагаешь такія мнѣнія, которыхъ мнѣ никакъ нельзя оставить безъ возраженія. Впрочемъ, я доволенъ и этими строками, потому что и въ нихъ вижу то новое, благое направленіе всеобщаго духа, за которымъ такъ люблю слѣдовать и которое мнѣ столь часто удавалось предупреждать. И такъ, приступимъ къ дѣлу.

Ты, по старому обычаю, отличаешь учение церковное отъ начки. Я думаю, что ихъ отнюдь различать не должно. Есть, конечно, наука духа и наука ума, но и та, и другая принадлежить познанію нашему, и та, и другая въ немъ заключается. Различны способъ пріобретенія и ваёшняя форма, сущность вещи одва. Разделение твое относится къ тому времени, когда еще не было извъстно, что разумъ нашъ не все самъ изобрѣтаетъ, и что, для того только, чтобъ двинуться съ мѣста, ему необходимо надобно имъть въ себъ нъчто имъ самимъ не созданное, а именно, орудія движенія, или, лучше сказать, силу движенія. Благодаря новейшей философіи, въ этомъ, кажется, ни одинъ мыслящій человінь болье не сомньвается: жаль, что не всякій это помнить. Вообще, это веткое раздёленіе, которое противоставляеть науку религіи, вовсе не философское, и позволь мит также сказать, -- итсколько пахнеть XVIII стольтіемь, которое, какъ тебъ самому извъстно, весьма любило провозглашать неприступность для ума нашего истинъ въры, и такимъ образомъ, подъ притворнымъ уваженіемъ къ ученіямъ церкви, скрывало вражду свою къ ней. Отрывокъ твой написанъ совершенно въ иномъ духф, но по тому самому противоръчіе между мыслію и языкомъ тымъ разительные. Впрочемъ, надо и то сказать, съ къмъ у насъ не случается мыслить современными мыслями, а говорить словами прошлаго времени, и наоборотъ? И это очень естественно: какъ намъ поспъть всъми концами вдругъ нашего огромнаго, несвязнаго бытія за развитіемъ бытія тъсно сомкнутаго, давно устроеннаго народовъ запада, потомковъ древности? Невозможно.

Событія допотопныя, разсказанныя въ книгъ Бытія, какъ тебъ угодно, совершенно принадлежатъ исторіи, разумъется мыслящей, которая однакожъ есть одна настоящая исторія. Безъ нихъ шествіе ума человіческаго неизъяснимо; безъ нихъ великій подвигъ искупленія не имфетъ смысла, а собственно такъ называемая философія исторіи вовсе невозможна. Сверхъ того, безъ паденія челов'яка н'ять ни исихологіи, ни даже логики; все тьма и безсмыслица. Какъ понять, напримъръ, происхождение ума человъческого, и слъдовательно его законъ, если не предположить, что человъкъ вышелъ изъ рукъ творца своего не въ томъ видъ, въ какомъ онъ себя теперь познаетъ? Къ тому же, должно замътить, что предъ чистымъ разумомъ нъть повъствованія достовърнье намъ разсказаннаго въ первыхъ главахъ Священнаго писанія, потому что н'ять ни одного столь проникнутаго той истиной непреминной, которая превыше всякой другой истаны, а особливо всякой просто-исторической. Конечно, это разсказъ, и разсказъ весьма простодушный, но вивств съ темъ и высочайшее умозрение, и потому повъряется не критикою обыкновенною, а законами разума. Наконецъ, если сказаніе библейское о первыхъ дняхъ міра есть ничто иное для христіанина, какъ и сноптніе вдохновенного свидътеля мірозданія, то для изслёдователя древности оно есть древивишее предание рода человвческого, глубоко постигнутое и стройно разсказанное. Какъ же можетъ оно принадлежать одному духовному ученію, а не исторіи вообще? И выбросить его изъ первобытныхъ лътописей міра не значить ли то же, что выбросить первое действие изъ какойнибудь драмы, первую песнь изъ какой-нибудь эпопеи? Да и какъ можно въ начальномъ учени, гдф каждый пропускъ невозвратенъ, гдъ каждое слово имъетъ отголосокъ по всей жизни учащагося, не говорить на своемъ маста, то-есть въ исторіи сотворенія, о первой, такъ сказать, встрічь человіка

съ Богомъ, то-есть о сотворени его умственнаго естества? Какъ можно приступить къ исторіи рода человъческаго, не сказавъ, откуда взялся родъ человъческій? Какъ можно начать науку со второй или съ третьей главы этой науки?

Молодой умъ, который желаешь приготовить къ изученію исторіи, должно такъ направить, чтобы всв последующія его понятія, къ этой сферѣ относящіяся, могли необходимымъ образомъ проистекать изъ первоначальныхъ понятій, --а для этого, мяв кажется, надобно непремвнно говорить обо всемъ тамъ и тогда, гдф слфдуетъ, иначе ни подъ какимъ видомъ не будеть логического развитія. Вспомни, въ какое время умъ человъческій пріобръль тъ власти, ть орудія, которыми нынче такъ м щно владъетъ? Не тогда ли, когда все основное ученіе было учевіе духовное когда вся наука созидалась на теологіи, когда Аристотель былъ почти отецъ церкви, а св. Ансельнъ кант-рбурійскій — знаменит вишій философъ своего времени? Конечно, намъ нельзя, каждому у себя дома, все это переначать; но иы можемъ воспользоваться этими великими поученіями, но мы не должны добровольно лишать себя богатаго наследія, доставшагося намъ отъ вековъ протекшихъ и отъ народовъ чуждыхъ. Кто то сказалъ, что намъ, русскимъ, недостаетъ нькоторой послыдовательности въ умь, и что мы не владъемъ силлогизмомъ запада 1). Нельзя признать безусловно это ръзкое суждение о нашей умственности, произнесенное умонъ огорченнымъ, но и нельзя также его совстиъ отвергнуть. Никакого нътъ въ томъ сомнънія, что умъ нашъ такъ составленъ, что понятія у насъ не истекають необходимымъ образомъ одно изъ другого, а возникаютъ по одиночкъ, внезапно, и почти не оставляя по себф следа. Мы угалываемъ, а не изучаемъ; мы съ чрезвычайною ловкостью присвоиваемъ себъ всякое чужне изобрътение, а сами не изобрътаемъ; мы постепенности не знаемъ ни въ чемъ; мы схватываемъ вдругъ, но за то и многое изъ рукъ выпускаемъ. Однимъ словомъ, мы живемъ не продолжительнымъ размышлениемъ, а мгновенною мыслію. Но отчего это происходить? Огъ того, что мы не последовательно впередъ подвигались; отъ того, что мы на пути

<sup>1)</sup> Фраза изъ перваго "Философ, письма" Чаадаева.

нашего бъглаго развитія иное пропускали, другое узнавали не въ свое время, и такимъ образомъ очутились, сами не зная какъ, на томъ мъсть, на которомъ теперь находимся. Если же мы желаемъ не шутя вступить на поприще безпредъльнаго совершенствованія человічества, то мы должны непремінно стараться всв будущія наши понятія пріобретать со всевозможною логическою строгостью и обращать всего болже внимание на методу ученія нашего. Тогда, можеть быть, перестанемь хватать однъ вершки, какъ то у насъ по сихъпоръ водилось; тогда раскроются по немногу всё силы гибкихъ и зоркихъ умовъ нашихъ; тогда родятся у насъ и глубокомысліе, и стройная дума; тогда мы научимся постигать вещи во всей ихъ полнотъ, и наконецъ сравняемся, не только по наружности, но и на самомъ дълъ, съ народами, которые шли иными стезями и правильнее насъ развивались, а, можетъ статься, и быстро перегонимъ ихъ, потому что мы имфемъ предъ ними великія преимущества-безкорыствыя сердца, простодушныя върованія, потому что мы не удручены, подобно имъ, тяжелымъ прошлымъ, не омрачены закоснълыми предразсудками. и пользуемся плодами всёхъ ихъ изобрётеній, напряженій и трудовъ.

Ты говоришь еще, что должно въ молчаніи благоговъть предъ премудростью Божіею. Не могу не сказать тебь, мой другъ, что и это также ничто иное, какъ обветшалый оборотъ прошлаго стольтія. Благоговьть предъ премудростью Вожіею конечно должно, но зачемъ въ молчанія? Нетъ, должно чтигь ее не съ безгласнымъ, а съ полнымъ разумъніемъ, то-есть съ глубокою мыслью въ душт и съ живымъ словомъ на устахъ. Премудрость Божія никогда не имела въ виду-соделывать изъ насъ безгловесныхъ животныхъ и лишать насъ того преимущества, которое отличаетъ насъ отъ прочихъ тварей. Откровение не для того излилось въ міръ, чтобы погрузить его въ таинственную мглу, а для того, чтобъ озарить его свътомъ вѣчнымъ. Оно само есть слово: слово же вызываетъ слово, а не безмолвіе. Скажи, гд'в написано, что властитель міровъ требуетъ себъ сльного или нъмого поклоненія? Нътъ, онъ отвергаетъ ту глуную въру, которая превращаетъ существо разунное въ безсмысленную тварь; онъ требуетъ въры преисполненной эрвнія, гласа и жизни. Се же есть животь впиный, говорить апостоль, да знають тебе единаю Бога. Если же въра есть ничто иное, какъ познание Божества, то самъ посуди, не сущее ли богохулие именемъ въры проповъдовать безсмыслие?

Въ заключение скажу, никакъ не должно забывать, что разумъ нашъ не изъ одного того составленъ, что онъ самъ открылъ или выдумалъ, но изо всего того, что овъ знаетъ. Какое до того дело, откуда и какимъ образомъ это знаніе въ него проникло? Иное онъ пріобрълъ не сознательно, а теперь постигаетъ съ полнымъ сознаніемъ; другое усвоилъ себъ въковыми усиліями и трудами, а нынче пользуется имъ механически; но и то, и другое принадлежить ему неотъемлемо, и то и другое взошло навсегда въ его составъ. Однимъ словомъ разумъ, или, лучше сказать, духъ, одинъ на небеси и ва земли; невидимыя изліянія міра горняго на дольній, съ первой минуты сотворенія того и другого, никогда не прекращаясь, всегда сохраняли между ними въчное тождество; когда же совершилось полное откровение или воплощение божественной истины, тогда совершилось также и сочетание обоихъ міровъ въ одно неразділимое пілое, которое въ сущности своей никогда болье раздроблено быть не можеть, ни умозрыніемъ надменной мечтательности, ни строптивымъ своеволіемъ ума, преисполненнаго своею личностью, ни произвольнымъ отреченіемъ развращеннаго сердца. Всемірный духъ, обновленный новою высшею мыслію, ее болте отвергнуть не въ силахъ, ею дышеть, ею живеть, ею руководствуется, и вопреки встхъ возстаній разнородныхъ титановъ, деистовъ, пантеистовъ, раціоналистовъ и проч., торжественно продолжаетъ путь свой и влечеть за собою родь человъческій къ его высокой цъли.

Вотъ, мой другъ, что я котълъ тебъ сказать; но еще разъ повторяю, съ особеннымъ удовольствіемъ прочелъ я твой занимательный отрывокъ, и отъ всей души желаю, чтобъ ты продолжалъ свой трудъ.

Безумный.

1837. Октября 30.

## V. Письмо къ Сиркуру 1).

1846 г.

Это письмо писано Чаадаевымъ въ 1846 г., въроятно къ Сиркуру, какъ можно заключить изъ сохранившейся записочки Чаадаева, гдъ онъ пишетъ, что хотълъ бы отдать свой переводъ на судъ кн. Елиз. Дм. Шаховской, прежде чъмъ отошлеть его Сиркуру, читатель увидитъ изъ первыхъ строкъ письма, что оно сопровождалось посылкою сдъланиаго Чаадаевымъ перевода статъп Хомякова "Миъне иностранцевъ о Россіи" (напечат. въ 4-ой кн. "Москвитянина" за 1845 г.; теперь—въ I т. соч. Хомякова). Сюда же, въроятно, нало отнести слъдующія строки изъ ператированнаго письма Хомякова къ Чаадаеву: "Отсылаю вамъ переводъ, въ которомъ, вирочемъ, я опибокъ не нахожу, и очень буду благодаренъ, если доставите продолженіе, разумъется, пе для повърки, совершенно ненужной, а для чтенія" (Соч. Хомякова, т. VIII, стр. 435).

Письмо сохранилось только въ копін, принадлежащей перу кузины Чаадаева, кн. Нат. Дм. Шаховской. Оно писано, ко-

нечно, по французски.

Я только что писалъ вамъ, а теперь берусь за перо, чтобы просить васъ пристроить въ печати статью нашего друга Хомякова, которая переведена мною и которую онъ хотѣлъ бы помѣстить въ одномъ изъ вашихъ періодическихъ изданій. Рукопись доставитъ вамъ надняхъ г. Мельгуновъ, котораго вы, кажется, знаете. Излишне говорить, какъ мнѣ пріятно снова бесѣдовать съ вами. Тема статьи — мнѣнія иностранцевъ о Россіи. Вы знаете, что я не раздѣляю взглядовъ автора; тѣмъ не менѣе я старался, какъ вы увидите, передать его мысль съ величайшей тщательностью. Мнѣ было бы, пожалуй,

<sup>1)</sup> Впервые напечатано въ "Быломъ", 1906, апръль.

пріятнъе опровергать ее; но я полагалъ, что наилучшій способъ заставить нашу публику цёнить произведенія отечественной литературы, это-дълать ихъ достояніемъ широкихъ слоевъ европейскаго общества. Какъ ни склонны мы уже теперь довърять нашему собственному сужденію, все-таки среди насъ еще преобладаетъ старая привычка руководиться мивніемъ вашей публики. Вы такъ хорошо знаете нашу внутреннюю жизнь, вы посвящевы въ наши семейныя тайны; итакъ, моя мысль будетъ вамъ совершенно ясна. Я думаю, что прогрессъ еще невозможенъ у насъ безъ аппеляціи къ суду Европы. Не то, чтобы въ нашемъ собственномъ существъ не крылись задатки всяческаго развитія, но несомвѣнно, что починъ въ нашемъ движении все еще принадлежитъ иноземнымъ идеямъ иприбавлю-принадлежалъ имъ искони: стравное динамическое явленіе, быть можеть, не имъющее примъра въ исторіи народовъ. Вы понимаете, что я говорю не только о близкихъ къ намъ временахъ, но обо всемъ нашемъ движеніи на про-странствѣ вѣковъ. И прежде всего, вся наша умственность есть, очевидно, плодъ религіознаго начала. А это начало принадлежитъ ни одному народу въ частности: оно, стало быть, постороннее намъ такъ же, какъ и всвиъ остальнымъ народамъ міра. Но оно всюду подвергалось вліянію національныхъ или мъстныхъ условій, тогда какъ у насъ христіанская идея осталась такою же, какою она была привезена къ намъ изъ Византіи, т.-е. какъ она нѣкогда была формулирована силою вещей, -- важное обстоятельство, которымъ наша церковь справедливо гордится, но которое тъмъ не менъе характеризуеть своеобразную природу нашей народности. Подъ дъйствіемъ этой единой идеи развилось наше общество. Къ той минутъ, когда явился со своимъ преобразованіемъ Петръ Великій, это развитіе достигло своего апогея. Но то не было собственно соціальное развитіе: то быль интимный факть, дёло личной совъсти и семейнаго уклада, т.-е. нъчто такое, что неминуемо должно было исчезнуть по мфрф политическаго роста страны. Естественно, что весь этотъ домашній строй, приміненный къ государству, распался тотчасъ, какъ только могучая рука кинула насъ на поприще всемірнаго прогресса. Я знаю: насъ хотять увфрить теперь, что Петръ Великій вструтиль въ своемъ народъ упорное сопротивление, которое онъ сломилъ будто бы

потоками крови. Къ несчастію, исторія не отивтила этой величественной борьбы народа съ его государемъ. Но въдь ничто не мъшало странъ послъ смерти Петра вернуться къ своимъ старымъ правамъ и старымъ учрежденіямъ. Кто могъ запретить народному чувству проявиться со всей присущей ему энергіей въ тъ два царствованія, которыя слъдовали за царствованіемъ преобразователя? Конечно, ни Меншикову, правившему Россіей при Екатеринъ I, ни молодому Петру II, руководимому Долго-рукими и поселившемуся въ древней столицъ Россіи, очагъ и средоточій всехъ нашихъ народныхъ предразсудковъ, никогда не пришло бы въ голову воспротивиться національной реакціи, еслибы народъ вздумалъ предпринять таковую. За ужаснымъ Бироновскимъ эпизодомъ последовало царствование Елизаветы, ознаменовавшееся, какъ извъстно, чисто-національнымъ направленіемъ, мягкостью и славой. Излишне говорить о царствованіи Екатерины ІІ, носившемъ столь національный характеръ, что, можеть быть, еще никогда ни одинъ народъ не отождествлялся до такой степени со своимъ правительствомъ, какъ русскій народъ въ эти годы поб'ёдъ и благоденствія. Итакъ, очевидно, что мы съ охотой приняли реформу Петра Великаго; слабое сопротивление, встреченное имъ въ небольшой части русскаго народа, было лишь вспышкою личнаго недовольства противъ него со стороны одной партіи, а вовсе не серьезнымъ противодъйствіемъ проводимой имъ идеъ. Эта податливость чужимъ внушеніямъ, эта готовность подчиняться идеямъ, навязаннымъ извит, ксе равно-чужеземцами или нашими собственными господами, является, следовательно, существенной чертой нашего нрава, врожденной или пріобрътенной-это безразлично. Этого не надо ни стыдиться, ни отрицать: надо стараться уяснить себв это наше свойство, и не путемъ какой-нибудь этнографической теоріи изъ числа техъ, которыя сейчасъ такъ въ модъ, а просто путемъ непредубъжденнаго и искренняго уразумънія нашей исторія. Мнъ хочется передать вамъ вполнъ мою мысль объ этомъ предметъ. Постараюсь быть кратокъ.

Мы представляемъ собою, какъ я только что замѣтилъ, продуктъ религіознаго начала; это несомнѣнно, но это не все. Не надо забывать, что это начало бываетъ дѣйствительно плодотворно лишь тогда, когда оно вполнѣ независимо отъ

свътской власти, когда мъсто, откуда оно осуществляетъ свое дъйствіе на народъ, находится въ области недосягаемой для властей земныхъ. Такъ было въ древнемъ Египтъ, на всемъ Востокъ, особенно въ Индіи, и накочецъ, въ Западной Европъ. У насъ, къ несчастью, дело обстояло иначе. При всемъ глубокомъ почтеніи, съ которымъ наши государи относились къ духовенству и христіанскимъ догнатамъ, духовная власть далеко не пользовалась въ нашемъ обществъ всей полнотою своихъ естественныхъ правъ. Чтобы понять это явленіе, необходимо подняться мысленно къ той эпохъ, когда только складывался строй нашей церкви, т.-е. къ Константину Великому. Всякій знаеть, что принятіе христіанства этимъ монархомъ какъ государственной религіи, было коллосальнымъ политическимъ фактомъ, но, какъ мит кажется, вообще недостаточно ясно представляють себъ вліяніе, которое оно оказало на самую религію. Натъ никакого сомнанія, что печать, наложенная этой революціей на церковь, оказалась бы для нея скорфе пагубной, чемь благотворной, если бы, по счастью, Константину не вздумалось перенести резиденцію правительства въ новый Римъ, что избавило старый отъ докучнаго присутствія государя. Въ эту эпоху римская имперія представляла собою уже не республиканскую монархію первыхъ цезарей, а восточный деспотизмъ, созданный Діоклетіаномъ и упроченный Константиномъ. Поэтому императоры скоро сосредоточили въ своихъ рукахъ высшую власть духовную, также какъ и светскую. Они смотръли на себя какъ на вселенскихъ епископовъ, поставили свой тронъ въ алтаръ, предсъдательствовали на церковныхъ соборахъ, называли себя апостольскими и, наконепъ, какъ сообщаетъ намъ историкъ Сократъ, присвоили себъ полновластіе въ религіозныхъ дѣлахъ и невозбранно распоряжались на самыхъ большихъ соборахъ. По словамъ св. Аванасія, Констандій говориль собравшимся вокругь него епископамь: "то, чего я хочу, должно считаться закономъ церкви", и вы, ко-нечно, знаете, что на Константинопольскомъ соборъ Феодосій Великій былъ привътствованъ титуломъ первосвященника. Таковъ былъ путь, которымъ шла императорская власть въ первомъ въкъ христіанской церкви. А въ это самов время и въ виду этихъ вторженій свътской власти въ духовную сферу, западная церковь, благодаря своей отдаленности отъ импера-

торской резиденціи, организуется вполит независимо, ся епископы простирають свою власть даже на свттскій быть, и римскій патріархь, опираясь на престижь, какой сообщали ему этоть высокій сань, кровь мучениковь, которою пропитана почва въчнаго города, преемственная связь со старшимъ изъ апостоловъ, память о другомъ великомъ апостолѣ и, въ особенности, присущая христіанскому міру потребность въ средоточій и символ'в единства, мало-по-малу достигаеть той мощи, которая потомъ вступитъ въ единоборство съ имперіей и одолжетъ ее. Я знаю, среди вашихъ мыслителей эту пообду одобряли только немногіе. но мы, безпристрастные свидътели въ этомъ дълъ, можемъ оцънить ее лучше вашего; мы, неукловно слъдующие по стопамъ Византія, слишкомъ хорошо знаемъ, что представляетъ собою духовная власть, отданная на про-изволъ земныхъ владыкъ. Я только что упомянулъ Өеодосія Великаго. Этотъ самый Феодосій, котораго въ Константинополъ провозглащали первосвященникомъ,—вы знаете, какъ сурово обощелся съ нимъ св. Амвросій въ Мяланѣ; и надо прибавить, что послѣдній, запретивъ императору входъ въ церковь, не удовольствовался этимъ, но велѣлъ также вынести изъ храма императорскій престолъ. Это, на мой взглядъ, какъ нельзя лучше обрисовываетъ характеръ той и другой церкви: здѣсь мы видимъ духовенство, одушевленное глубокимъ чувствомъ независимости, стремящееся поставить духовную власть выше силы, тамъ — церковь самое покорную матеріальной власти и домогающуюся стать какъ бы христіанскимъ хали-

Таково наслѣдіе, которое мы получили отъ Византін вмѣстѣ съ полнотою догмы и ея первоначальной чистотой. Эта чистота, безъ сомнѣнія,—неоцѣнимое благо, и она должна утѣшать насъ во всѣхъ недостаткахъ нашего духовнаго строя; но у насъ идетъ рѣчь сейчасъ только о нашемъ соціальномъ развитій, и вы согласитесь, что западный религіозный строй гораздо болѣе благопріятствовалъ такого рода развитію, нежели тотъ, который выпаль на нашу долю. Надо все время помнить одно—что въ нашемъ обществѣ пе существовало никакого другого правственнаго начала, кромѣ религіозной идеи, такъ что ей одной обязанъ нашъ народъ своимъ историческимъ воспитаніемъ и ей должно быть приписано все, что у насъ есть, —

доброе, какъ и злое. Итакъ, возвращаясь къ нашему предмету, мы видимъ веочію, что эта наша готовность подчиняться разнороднымъ предначертаніямъ извить есть неизотжное последствіе религіозиаго строя, лишеннаго свободы, гдт нравственная мысль сохранила лишь видимость своего достоинства, гдв ее чтутъ лишь подъ условіемъ, чтобы она держалась смирно, гдв она пользуется авторитетомъ лишь въ той мере, въ какой его удъляеть ей политическая власть, гдъ, наконець, ее безпрестанно стъсняютъ въ дъятельности ея служителей, въ ея движеніяхъ и духѣ. Не знаю, согласитесь ли вы со мною, но мев кажется, что этимъ способомъ очень легко можно объяснить всю нашу исторію. Народъ простодушный и добрый, чьи первые шаги на соціальномъ поприщѣ были отмѣчены тѣмъ знаменятымъ отреченіемъ въ пользу чужого народа, о которомъ такъ наивно повѣствуютъ наши лѣтописцы, этотъ народъ, говорю я, принялъ высокія евангельскія ученія въ ихъ первоначальной формъ, т.-е. раньше, чъмъ въ силу развитія христіанскаго общества они пріобрили соціальный характеръ, задатокъ котораго былъ присущъ имъ съ самаго начала, но который и долженъ былъ, и могъ обнаружиться лишь въ урочное время. Ясно, что нравственная идея христіанства должна была оказать на этотъ народъ только самое непосредственное свое дъйствіе, т.-е. до чрезвычайности усилить въ немъ аскетическій элементъ, оставляя втунѣ всѣ остальныя начала, заключенныя въ ней,—начала развитія, прогресса и будущности. Христіанская догма, какъ плодъ Высшаго Разума, ве подлежитъ ни развитію, ни совершенствованію, но она допускаетъ безчисленныя примъненія въ зависимости отъ условій національной жизни. Извъстно, какія громадныя явленія, какія неизм'єримыя посл'єдствія породила жизнь западныхъ народовъ, оплодотворенная христіанствомъ. Но это было возможно лишь потому. что эта жизнь, сама исполненная всевозможныхъ плодоносныхъ элементовъ, не была скована узкимъ спиритуализмомъ, что она находила покровительство, сочувствіе и свободу тамъ, гдъ у насъ жизнь встръчала лишь монастырскую суровость и рабское повиновеніе интересамъ государя. Не удивительно, что мы шли отъ отреченія къ отреченію. Вся наша соціальная эволюція—сплошной рядъ такихъ фактовъ. Вы слишкомъ хорошо знаете нашу исторію, чтобы мнв надо

было перечислять ихъ; довольно указать вамъ на колоссальный фактъ постепеннаго закръпощенія нашего крестьянства, представляющій собою ничто иное, какъ строго-логическое слъдствіе нашей исторіп. Рабство всюду имъло одинъ источникъ: завоеваніе. У насъ не было ничего подобнаго. Въ одинъ прекрасный день одна часть народа очутилась въ рабствъ у другой просто въ силу вещей, вслъдствіе настоятельной потребности страны, вслъдствіе непреложнаго хода общественнаго развитія, безъ злоупотребленій съ одной стороны и безъ протеста съ другой. Замътьте, что это вопіющее дъло завершилось какъ разъ въ эпоху наибольшаго могущества церкви, въ тотъ памятный періодъ патріаршества, когда глава церкви одну минуту дёлилъ престолъ съ государемъ. Можно ли ожидать, чтобы при такомъ безпримърномъ въ исторіи соціальномъ развитіи, гдв съ самаго начала все направлено къ порабощенію личности и мысли, народный умъ сумѣлъ свергнуть иго вашей культуры, вашего просвѣщенія и авторитета? Это вемыслимо. Часъ нашего освобожденія, стало-быть, еще далекъ. Вся работа новой школы будеть безплодна до техъ поръ. пока наша ретроспективная точка зрянія не измінится совершенно. Конечно, наука могущественна въ наши дни; судьбы обществъ въ значительной степени зависять отъ нея-но она действительно можетъ вліять на народъ лишь въ томъ случать, когда она въ области соціальныхъ идей оперируетъ такъ же безпристрастно и безлично, какъ она это дълаетъ въ сферъ чистаго мышленія. Только тогда ея формулы и теоріи способны дъйствительно стать выраженіемъ законовъ соціальной жизни и вліять на нее, какъ въ естественныхъ наукахъ онт постоянно выражають заковы природы и дають средства вліять на нее. Я увбрень, придеть время, когда мы сумбемь такъ понять наше прошлое, чтобы извлекать изъ него плодотворные выводы для нашего будущаго, а пока намъ следуетъ довольствоваться простой оценкой фактовъ, не силясь определить ихъ роль и мъсто въ дъль созиданія нашихъ будущихъ судебъ. Мы будемъ истинно свободны отъ вліянія чужезенныхъ идей лишь съ того дня, когда вполнт уразумтемъ пройденный нами путь, когда изъ нашихъ устъ помямо нашей воли вырвется признание во встхъ нашихъ заблужденияхъ, во встхъ ошибкахъ нашего прошлаго, когда изъ нашихъ нъдръ исторгнется крикъ

раскаянія и скорби, отзвукъ котораго наполнить міръ. Тогда ны естественно займемъ свое мъсто среди народовъ, которымъ предназначено действовать въ человечестве не только въ качествъ тарановъ или дубинъ, но и въ качествъ идей. И не дунайте, что намъ еще очень долго ждать этой минуты. Въ нѣдрахъ этой самой новой школы, которая силится воскресить прошлое, уже не одинъ свътлый умъ и не одна честная душа вынуждены были признать тотъ или другой гръхъ нашихъ отдовъ. Мужественное изучение нашей истории неизбъжно приведетъ насъ къ неожиданнымъ открытіямъ, которыя прольють новый светь на нашу протекшую жизнь; мы научимся, наконецъ, знать не то, что у насъ было, а то, чего намъ не хратало, не что надо вернуть изъ былого, а что изъ него слёдуетъ уничтожить. Ничто не можетъ быть благодатнъе того направленія, которое приняла теперь наша умственная жизнь. Благодаря ему огромное число фактовъ воскрешено изъ забвенія, интереснъйшія эпохи нашей исторіи возсозданы вполев, и въ ту минуту, когда я пишу вамъ, готовится къ выходу въ светъ крупный трудъ подобнаго рода. Съ другой стороны, воззръніе, противоположное національной школъ, также принуждено заняться серьезными изысканіями въ исторической области, и, исходя изъ совершенно иной точки зрвнія, оно приходить къ результатамь не менве непредвиденнымъ. Нельзя отрицать: безстрашіе, съ которымъ оба воззрвнія изследують свой предметь, делаеть честь нашему времени и подаетъ добрыя надежды на будущее, когда нашъ языкъ и умъ будутъ свободнее, когда они уже не будутъ, какъ всегда до сихъ поръ, скованы путами лицемфрнаго молчанія. Столь часто повторяемое теперь сравненіе нашей исторической жизни съ исторической жизнью другихъ народовъ показываеть намъ на каждомъ шагу, какъ ръзко мы отличаемся отъ нихъ. Позже мы узнаемъ, можно ли народу такъ обособиться отъ остального міра и долженъ ли онъ считаться частью историческаго человъчества, разъ онъ можетъ предъявить послъднему только насколько страницъ географіи. Если мна удалось выяснить ть двь идеи, которыя дълять между собою теперь наше мыслящее общество, я доволенъ, и вы можете видъть, что я продолжаю по прежнему откровенно выражать мою мысль о моей родной странъ. Въ эпоху, когда смерть и возрождение

народовъ занимаютъ столько умовъ, нельзя, мнѣ кажется, лучше уяснить своей странѣ ея собственную національность, какъ изобразивъ ее предъ всѣмъ міромъ, предъ глазами иностранцевъ и соотечественниковъ, такою, какою она представляется намъ самимъ. Тогда всякій можетъ поправить насъ, если мы ошиблись.

Я объщать вамъ быть краткимъ. Не знаю, сдержать ли я слово, но знаю навърное, что еслибы я захотъмъ руководиться тъмъ чувствомъ удовольствія, которое я испытываю, бесъдуя съ вами о нашихъ дълахъ, вамъ пришлось бы осиливать безконечное письмо.

## VI. Письмо къ неизвѣстному 1).

Басманная. 15 ноября 1846 г.

Багодарю васъ, любезный другъ, за ваше письмо. Я въдь говорилъ вамъ, что у васъ сердце ни въ чемъ не уступаетъ уму. Многимъ покажется чрезмърной такая похвала, но я увъренъ, что этого не найдутъ ни ваши лучшіе друзья, люди, умъющіе цънить свойства возвышеннаго ума. Дъло въ томъ, что люди вашего пошиба бывають почти всегда очень добрыми людьми. Человъкъ гораздо цъльнъе, нежели думаютъ. Поэтому я составиль себъ свое мнъніе о васъ уже съ первыхъ двей нашего знакомства, и мнф казалось очень страннымъ, что ваши друзья постоянно твердили мнъ только о вашемъ умв. Къ тому же, есть столько вещей, доступныхъ только взору, идущему отъ сердца, неуловимыхъ иначе, какъ органами души, что нётъ возможности оцёнить вполне объемъ нашего ума, не принимая во внимание всю нашу личность. Я радъ случаю сказать вамъ свое метение о васъ, и мете отрадно думать, что, можетъ быть, я способствовалъ развитію наиболье цынных свойствъ вашей природы. Примите, мой другъ, это наслъдство человъка, вліяніе котораго на его ближнихъ бывало порой не безплодно. Если моей усталой жизни суждено скоро кончиться, ничто не усладить моихъ последнихъ дней больше, чёмь память о привязанности, которой мнв отвечали на мою любовь къ нимъ нъсколько молодыхъ, горячихъ сердецъ.

<sup>1)</sup> Подлинникъ по-французски; печатается впервые.

Вы изъ ихъ числа. Мий до-нельзя жаль, что вы застали меня въ одну изъ моихъ худшихъ минутъ, и я отъ всего сердца желаю, чтобы это непріятное впечатлівніе не оставило сліда на вашей счастливой жизни. Моя жизнь сложилась такъ причудливо, что, едва выйдя изъ датства, я оказался въ противорвчій съ тёмъ, что меня окружало; это конечно не могло не отразиться на моемъ организмъ, и въ моемъ теперешнемъ возрасть мав ничего другого не остается, какъ принять это неизбъжное слъдствіе моего земного поприща. Къ счастію, жизнь не кончается въ день смерти, а возобновляется за нимъ. Какъ бы ни былъ этотъ день далекъ или близокъ, я надъюсь, что до него вы сохраните мнв то расположение, которое вы меж теперь выказали. Если мы и не всегла были одного мевнія о некоторыхъ вещахъ, мы, можеть быть, со временемъ увидимъ, что разница въ нашихъ взглядахъ была не такъ глубока, какъ мы думали. Я любилъ мою страну по-своему, вотъ и все, и прослыть за ненавистника Россіи было меж тяжеле, нежели я могу вамъ выразить. Довольно жертвъ. Теперь, когда моя задача исполнена, когда я сказалъ почти все, что имълъ сказать, ничто не мъщаетъ мнъ болъе отдаться тому врожденному чувству любви къ родинъ, которое я слишкомъ долго сдерживалъ съ своей груди. Дело въ томъ, что я, какъ и многіе мои предшественники, большіе меня, думаль, что Россія, стоя лицомъ къ лицу съ громадной цивилизаціей, не могла им'ять другого діла, какъ стараться усвоить себь эту цивилизацію всьми возможными способами; что, въ томъ исключительномъ положени, въ которое мы были поставлены, для насъ было немыслимо продолжать шагъ за шагомъ нашу прежнюю исторію, такъ какъ мы были уже во власти этой новой. Всемірной исторіи, которая мчить нась къ любой развязкъ. Быть можетъ, это была ошибка, но, согласитесь, ошибка очень естественная. Какъ бы то ни было, новыя работы, новыя изысканія познакомили насъ со множествомъ вещей, оставаншихся до сихъ поръ неизвъстными, и теперь уже совершенно ясно, что мы слишкомъ мало походимъ на остальной міръ, чтобы съ успёхомъ подвигаться по одной съ вимъ дорогъ. Поэтому, если мы дъйствительно сбились со своего естественнаго пути, намъ прежде всего предстоитъ найти его, - это несомненно. Но разъ этотъ путь

будеть найдень, что тогда делать? Это укажеть намь время. А пока будемъ всъ безъ исключенія работать единодушно и добросовъстно въ поискахъ его, каждый по своему разумънію. Для этого никому изъ насъ нътъ необходимости отрекаться отъ своихъ убъжденій. Одобряемъ ли мы, или не одобряемъ тотъ путь, по которому мы недавно двигались, намъ все равно придется вернуться въ извъстной мъръ къ нему, такъ какъ очевидно, что наше уклоненіе съ него намъ рѣшительно не удалось. Да и есть-ли возможность неподвижно держаться своихъ мненій среди той ужасающей скачки съ препятствіями, въ которую вовлечены всв идеи, всв науки, и которая мчить насъ въ невъдомый намъ новый міръ! Всъ народы подаютъ теперь другь другу руку: пусть то же сделають и всё маёнія. Таковъ, по моему, лучшій способъ удержаться въ правдъ реальной и живой, всегда согласованной съ данной минутой. Эпоха жельзныхъ дорогъ не должна ли быть эпохой всевозможныхъ сближеній? Я говорю это серьезно, а не для игры словъ.— Я позабыль вамъ сказять, что ваши друзья дуются на васъ за то, что вы написали мнъ на презрънномъ наръчіи запада; итакъ, пишите мнъ на туземномъ языкъ, если хотите доставить имъ удовольствіе. Говорятъ, что вы продолжаете съ успъхомъ обращать; если это правда, надо будетъ признать въ этомъ явление большой важности. До свидания, любезный другъ. Оговсюду вамъ всяческій привътъ, не считая моего, очень искренняго и очень нъжнаго.

Петръ Чаадаевъ.

## оглавленіе.

|                                       |   | CTP. |
|---------------------------------------|---|------|
| Предисловіе                           | • | III  |
| П. Я. ЧААДАЕВЪ, жизнь и мышленіе      |   | 1    |
| ПРИЛОЖЕНІЕ:                           |   |      |
| І. Письмо Е. Д. Пановой къ Чаадаеву   |   | 201  |
| II. "Философическія письма" Чаадаева. |   | 204  |
| III. "Апологія сумасшедшаго" "        |   | 280  |
| IV. Три письма къ А. И. Тургеневу "   |   | 297  |
| V. Письмо къ Сиркуру, 1846 г. "       |   | 309  |
| VI. Письмо къ неизвъстному. "         |   | 318  |

















